515 2 75





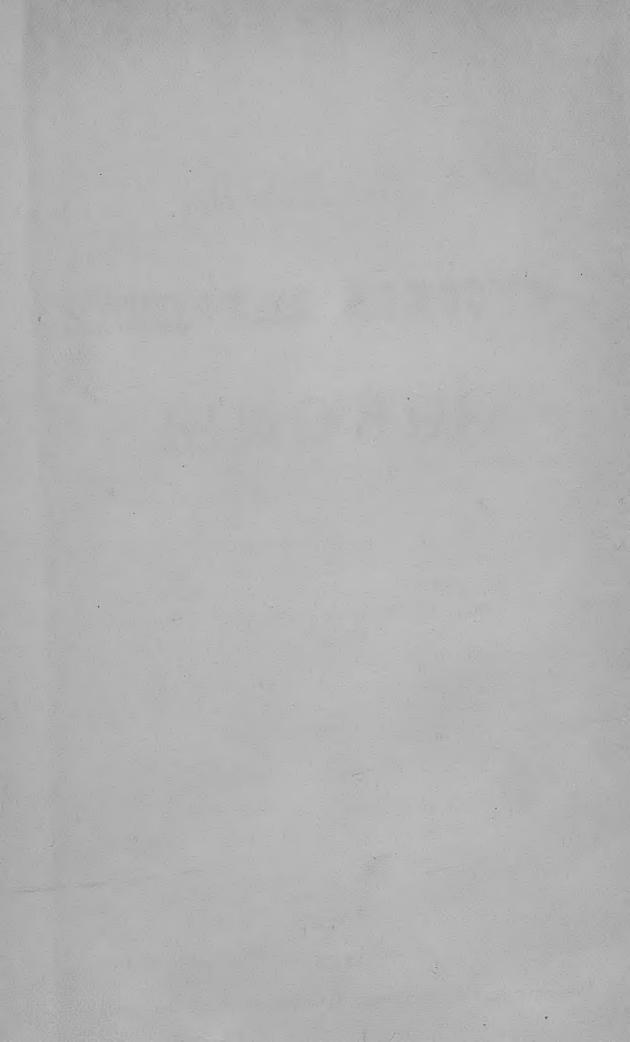

### ЗАДАЧИ

# РУССКОЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ.

Н. Горбова.

#### MOCKBA.

Типо-литографія П. Васильева, Кузнецкій мостъ, д. Торлецкаго. 1887.



BAXEVEINERS

## ЗАДАЧИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ.

Н. Горбова.



#### MOCKBA.

Типо-литографія П. Васильева, Кузнецкій мостъ, д. Торлецкаго. 1887. AMERICAL METPORITY OF THE STRUCTURE OF T

Дозволено цензурою. Москва, декабря 16 дня 1886 г.





Народная школа, казалось бы, должна жить тихо, уединенно, вдали отъ интересовъ, волнующихъ городъ, защищенная отъ всякихъ постороннихъ вліяній. Но на самомъ дѣлѣ это не такъ. Еще Марія-Терезія сказала: «Школьное дѣло есть и всегда будетъ politicum», и не совсѣмъ неправъ Дистервегъ, доказывая, что даже форма обученія въ народной школѣ зависитъ отъ политическаго устройства государства.

И дъйствительно, и въ Европъ, и у насъ—toute proportion gardée—народная школа есть предметъ партійной борьбы. Это, весьма въ сущности прискорбное, ибо вредное обстоятельство, однако, неизбъжно и объясняется той важностью, какую имъетъ народная школа, или какую ей приписываютъ. Каждая изъ борющихся партій желаетъ видъть общество устроеннымъ по ея программъ; общество же состоитъ изъ отдъльныхъ членовъ, взгляды коихъ опредъляются ихъ воспитаніемъ; а воспитаніе получаетъ большинство въ народной школъ; выводъ ясенъ.

Въ Европъ изъ-за народной школы борются консерваторы, либералы, клерикалы, радикалы и т. д. У насъ эта борьба приняла въ настоящее время видъ спора между защитниками земской и защитниками церковно-приходской школы, если принимать эти термины не въ административномъ ихъ значеніи, а какъ характеристики извъстныхъ педагогическихъ направленій,—научнаго, нъмецкаго съ одной стороны, и церковнаго, православнаго съ другой.

Но если борьба наша и борьба европейская и имѣютъ какъ будто сходство, то между ними есть и существеннѣйшее различіе. Въ Европѣ всѣ партіи борются одинаковымъ оружіемъ. У всѣхъ есть энергія, практическія знанія, опредѣленныя цѣли, требованія и мнѣ-

нія. Не то у насъ. Всѣ эти качества, особенно знаніе, пока—на сторонѣ защитниковъ земской школы. Конечно, педагогическіе свои взгляды они почерпаютъ изъ нѣмецкихъ книжекъ; но и эта разжиженная мудрость представляетъ хоть нѣчто опредѣленное. Наоборотъ, ихъ противники ограничиваются пока самыми общими указаніями на желательный планъ устройства школы, надѣясь, въ исполненіи, пре-имущественно на помощь свыше и полагая, что они съ своей стороны сдѣлаютъ все, если будутъ посвящать свои силы голословному, но безпощадному отрицанію земской школы.

Ошибка такого отношенія къ дѣлу чрезвычайна ясна. Признаемъ заранѣе за доказанное, что основной принципъ воспитанія, какъ общаго, такъ въ частности въ народной школѣ, даетъ религія. Но религіозная жизнь есть высшее проявленіе человѣческой жизни, ея вѣнецъ. Она не исключаетъ чисто-человѣческихъ элементовъ, а только даетъ имъ истинный смыслъ. Это касается какъ умственной, такъ и нравственной стороны; первой—потому, что въ обыденной жизни умъ направленъ преимущественно на познаніе земныхъ вещей, второй—потому, что даже формы осуществленія требованій христіанской нравственности подвергаются измѣненіямъ подъ вліяніемъ общественныхъ отношеній, степени и характера культуры и т. д.

Въ примънении къ народной школъ эти соображения получаютъ тотъ смыслъ, что въ ней, кромъ направления, существуетъ и обучение, и что приемы этого послъдняго надо прежде всего дълить на удобные и неудобные, на цълесообразные и нецълесообразные.

Эти пріемы, какъ уже было указано, русскіе педагоги заимствують изъ Германіи. Это не удивительно. Прежде всего, германскія педагогическія теоріи, по крайней мѣрѣ повидимому, имѣютъ наиболѣе общечеловѣческій, нейтральный характеръ и слѣд. могутъ быть употреблены во всякой странѣ. Этого преимущества не имѣетъ народная школа другихъ націй. Въ католическихъ странахъ она до сихъ поръ была въ рукахъ католическаго духовенства, придававшаго ей совершенно спеціальный характеръ. Въ Англіи до послѣдняго времени на нее не обращали никакого вниманія, а теперь, отбросивъ этотъ презрительный взглядъ, за образецъ взяли ту же нѣмецкую школу. Про Францію и говорить нечего. Затѣмъ, дѣйствительно, нигдѣ школьное дѣло не разработано съ такой тщательностью, какъ въ Германіи. Любопытны слѣдующія цифры. Въ 1875 г. въ Германіи

вышло 2615 сочиненій по предметамъ воспитанія и обученія, т. е. 16,4% общаго числа изданныхъ въ этомъ году книгъ. Позднѣе это число нѣсколько уменьшилось, но затѣмъ снова возрасло и въ 1880 г. равнялось 1950, или 13,1%.

Но на это защитники церковной школы не обращають достаточнаго вниманія. «Нъмецкіе пріемы» въ устахъ многихъ изъ нихъ стало презрительнымъ, почти браннымъ выраженіемъ. Въ этомъ-величайшая опасность для церковно-приходской школы. Ей опасны не враги, а безграмотные и невъжественные друзья. Все чаще и чаще, напр., какіе-то невѣдомые «представители русскаго народа» пользуются всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы печатно и устно заявлять, что дескать «православные мужички» «своимъ простымъ крестьянскимъ умомъ» требують, чтобы учили непремённо сперва славянской, а потомъ гражданской грамотъ, -- какъ будто неграмотный или полуграмотный человъкъ можеть судить о томъ, что требуеть спеціальныхъ свъдъній! Впрочемъ удивительна не эта самонадъянность и назойливость невъжества-на то оно и есть невъжество удивительно то, какъ истинные защитники церковно-приходской школы не встръчають его тъмъ презръніемъ, коего оно заслуживаетъ, а наоборотъ даже какъ бы признають за нимъ нъкоторое право голоса. Пока споръ будеть стоять на такой почвъ, въ немъ нельзя принимать серьезнаго участія.

Это станетъ возможнымъ только когда всѣ ясно поймутъ, что лишь знаніемъ своихъ руководителей и своими ежедневными успѣхами существуетъ школа и снискиваетъ себѣ расположеніе. И потому главное, чего надо желать не только для самой церковной школы, но и для уясненія всего школьнаго дѣла въ Россіи, это чтобы какъ можно скорѣе прекратились громкія фразы ея защитниковъ, ихъ самодовольное порицаніе земской школы и нѣмецкихъ пріемовъ, ихъ пока ничѣмъ неоправданныя обѣщанія,—чтобы какъ можно скорѣе прекратились толки о «голосѣ народа», перестали появляться мірскіе приговоры о замѣнѣ земской школы церковно-приходской, \*) приговоры, цѣна и происхожденіе коихъ всѣмъ извѣстны. Вы хотите, чтобы всѣ восторгались вашей школой; покажите ясно и опредѣленно, какъ

<sup>\*)</sup> Такъ же умъренно надо восторгаться появляющимися въ послъднее время постановленіями земствъ о передачъ школьныхъ суммъ въ въдъніе духовенства. Слишкомъ часто это только предлогъ удобно и незамътно сократить свой бюджетъ на народное образованіе.

вы ее устроите. Вы хотите, чтобы она вытъснила земскую; сдълайте, чтобы она была лучше ея.

Время не терпить. Пора перейти отъ словъ къ дѣлу, сѣрому, будничному, техническому дѣлу. Пора писать программы, издавать учебники, руководства. Правительство сдѣлало, что могло. Оно дало полную возможность жизни церковно-приходской школѣ; изданы офиціальныя программы. Частнымъ лицамъ предстоитъ, въ рамкѣ этихъ общихъ указаній, разработать технику нарождающейся школы.

Но съ другой стороны могутъ возразить, что зачёмъ же это? Если признать, что высшаго развитія школьное дёло достигло въ Германіи, а мы еще ничего оригинальнаго не создали въ этой области, \*) то не лучше ли согласиться съ русскими поклонниками нёмецкой педагогики и цёликомъ принять ея выводы и пріемы?

Но высшее изъ существующаго не есть высшее изъ возможнаго. Прежде, чёмъ слёпо довёряться иёмецкимъ педагогамъ, надо посмотрёть, дёйствительно ли такъ прочны результаты, достигаемые ими? Каковы послёдствія иёмецкаго воспитанія, по крайней мёрё въ народной школё?

Убъдительны могуть быть только цифры, но по самому существу

Несмотря однако на фатальную безсодержательность русской научной педагогики, методика отдёльныхъ предметовъ, особенно русскаго языка, разработана многими весьма основательно,—чъмъ и подтверждается высказанная въ текстъ мысль о необходимости строго разграничивать направление школьнаго дъла и его частные, технические приемы.—Но и тутъ не безъ комическаго; особенно много сиъшнаго понаписано по поводу обучения азбукъ.

Про «Замътки о сельскихъ школахъ» С. Рачинскаго и про педагогическія сочиненія гр. Толстаго не говорю; они стоять совершенно особо.

<sup>&</sup>quot;) Повторяю. Наша научная педагогика есть не болье какъ весьма поверхностное и необдуманное повтореніе чужихъ словь, даже не мыслей.—Исключеній не много. Такъ есть въ хорошемъ духѣ написанная, самостоятельная, но мало практичная книга архіси. Евсевія (анонимо изданная въ 1877 году 4-мъ изданіемъ) «О воспитанія дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія.» —Кромѣ того «Русская Начальная Школа» бар. Корфа есть книга прекрасная во всемъ, что касается внѣшняго устройства школъ. Вообще, бар. Корфъ— единственный русскій самостоятельный представитель научной педагогики; поэтому нельзя оставлять его взглядовъ безъ вниманія, хотя и соглашаться съ нимъ часто трудно. Поклоненіе же Ушинскому, какъ всякое идолопоклонство, есть суевѣріе.—Такой взглядъ не есть пристрастное личное мнѣніе человѣка, принципіально несогласнаго съ направленіемъ научной педагогики. Ссылаюсь на рецензій педагогическихъ сочиненій въ «Обзорѣ русской народно-учебной литературы», составленномъ особою коммиссіей по порученію Петербургскаго Комитета Грамотности.

дъла статистика имъетъ здъсь мало мъста. Поэтому надо обратиться къ отдъльнымъ фактамъ и общимъ впечатлъпіямъ, -- которые оказываются довольно красноръчивыми. То время, когда всъ были твердо увърены, что не кто иной, какъ прусскій школьный учитель побъдилъ при Садовой и пъмецкій подъ Седаномъ, и когда восхищеніе школами не имъло предъловъ, это время прошло. Уже въ 1878 г. Бисмаркъ сомнъвался, чтобы нъмецкія школы давали что-нибудь кромъ самаго механическаго знанія. «Умѣніе читать, говориль онъ въ Рейхстагъ, у насъ гораздо распространеннъе, чъмъ во Франціи и Англіи, умъніе практически судить о прочитанномъ можетъ быть менъе распространено, чъмъ въ объихъ этихъ странахъ.» И его голосъ не единственный. Жалобы на неудовлетворительность школы раздаются въ Германіи все чаще и чаще. Одичаніе юношества (Verwilderung der Jugend) стало тамъ ходячимъ выраженіемъ. Оно раздается не только съ парламентской трибуны, гдъ оно еще могло бы быть политическимъ упрекомъ партіи, но, что еще важнье, оно сдълалось предметомъ обсужденія въ педагогическихъ кружкахъ. Въ 1884 г. этотъ вопросъ разбирался на 18-мъ общемъ Шлезвигъ-Гольштейнскомъ учительскомъ събздв, на 8-мъ Вестфальскомъ събздв учителей, на 3-мъ германскомъ евангелическомъ школьномъ конгрессъ и на 7-мъ общемъ собраніи либеральнаго школьнаго общества для Рейнскихъ Провинцій и Вестфаліи, причемъ на последнемъ была указана уже цълая спеціальная литература по этому предмету. - Нельзя, въ связи съ этими жалобами, не обратить вниманія на то, что въ 1871 г. въ Пруссіи молодыхъ преступниковъ, въ возрасть отъ 12 до 18 лють, было 7985 чел., въ 1879 г.—13318 чел., въ 1881 г.—19353 чел. Затъмъ остается открытымъ вопросъ, какое вліяніе имъетъ, въ ряду другихъ факторовъ, школа на распространеніе соціалистическихъ ученій, къ коимъ рабочіе классы становятся все воспрінмчивъе, между тъмъ какъ матеріальное ихъ положеніе, въ общемъ, едва ли ухудшается, если не наоборотъ.

Эти замъчанія, очевидно, не говорять ръшающимь образомь противъ нъмецкой школы, но они обязывають относиться къ ней, вопреки обычаю русскихъ педагоговъ, безъ чрезмърнаго колънопреклоненія—и позволяють разсуждать объ особой русской народной школъ.

Итакъ, на чемъ основана нъмецкая народная школа? Въ чемъ состоитъ нъмецкая научная педагогика?

Надо, впрочемъ, условиться, что подразумъвать подъ этимъ выраженіемъ. Единая нѣмецкая педагогика существуетъ только, если смотръть на нее издали. На самомъ дълъ въ Германіи есть много педагогическихъ ученій, и каждое изъ нихъ признаетъ истину за исключительную свою собственность. Во главъ теоретиковъ стоитъ Гербарть со своими последователями. Но на практике не меньшее значеніе имъють ученики Дистервега. Многіе же, напротивъ, слъдують Диттесу, который хотя и заявиль, что онь не -- «янець» (Ich bin kein Janer), все-таки имъетъ много общаго съ Бенеке, а Гербарта не знаетъ какъ и унизить. И множество другихъ. Всъ они строять свои системы на твердомъ основаніи-на психологіи. Но вотъ бъда, психологіи-то у нихъ разныя! Да и на одной и той же психологіи оказывается возможнымъ построить разныя педагогики. Напримъръ, Гербартъ; признано, что яснъе и опредъленнъе указать основаній истинной педагогики, —нельзя. И воть, два знаменитьйшихъ его последователя, Стой и Циллерь, начинають возводить на этомъ твердомъ фундаментъ свои педагогическія системы. Но вдругъ оказывается, что ихъ системы вышли до того несходными, что Стой заявилъ: «Все новое въ этомъ Циллерствъ (Zillerthum) не хорошо, а все хорошее-не ново.» Кому же върить? Но разъ сомнъніе зародилось, оно пдетъ дальше. Почему истина у Гербарта? Почему не у Бенеке? И т. д. Этихъ вопросовъ можно предложить безъ конца.

Положеніе это могло бы быть очень серьезно. Въ самомъ дѣлѣ, если истинная педагогика только та, которая основана на истинной психологіи, а истинныхъ психологій чуть не столько же, сколько психологовъ, то какія дѣти столь счастливы, что попали подъ вліяніе подлинно истинной педагогики? И если, напр., Циллеръ не правъ, то что будетъ съ тѣми несчастными, которыхъ заставляютъ, по его мысли, подготовляться къ Закону Божію цѣлый годъ по сказкамъ бр. Гриммовъ и годъ по Робинзону, для осуществленія идеи воспитанія согласно культурнымъ ступенямъ жизни человѣчества, — и учиться ариеметикѣ по тѣмъ же сказкамъ, для осуществленія идеи концентраціи преподаванія? \*)

<sup>\*)</sup> Это происходить такинь образонь: Дъти узнали сказку «Die Sternthaler.» Урокь ариометики, примъняясь къ ней, идеть такъ: «Въ этой сказкъ говорится про отца и мать, которые живуть выъстъ въ одномъ домъ (1+1). Отець уходить иногда на работу (2-1),

Къ счастью для учениковъ, это разногласіе, которое во всякомъ случав даетъ новый поводъ относиться къ нёмецкой педагогикё не слишкомъ довёрчиво, существуетъ болёе въ теоріи. Педагоги-практики болёе согласны между собой и если и спорятъ, то преимущественно о частностяхъ и подробностяхъ. Происходитъ это оттого, что всё нёмецкіе педагоги, въ сущности, согласны въ одномъ. Какъ ни смотрёть на душу, какимъ ни признавать ея состоянія, пока она предоставлена самой себё,—полноты своего развитія не только въ умственномъ, но и въ нравственномъ и даже религіозномъ отношеніи она достигаетъ не иначе, какъ подъ вліяніемъ воздёйствія на нее внёшнихъ впечатлёній. Вотъ основное положеніе нёмецкой педагогики, общее всёмъ ея многочисленнымъ развётвленіямъ.

Изъ него вытекаетъ система такъ называемаго воспитывающаго обученія (erziehender Unterricht), которое, подъ разными формами, и есть истинное содержаніе нѣмецкой педагогики. Это чрезвычайно логично. Въ самомъ дѣлѣ, если вся душевная жизнь слагается исключительно изъ впечатлѣній, накопляющихся въ душѣ, то, конечно, степень развитія и направленіе этой жизни зависить отъ того, какія и въ какомъ порядкѣ накопятся въ душѣ впечатлѣнія. Во время обученія именно и происходитъ такое накопленіе и притомъ въ размѣрѣ и системѣ, какіе покажутся лучшими учителю.

и мать остается одна. Иногда они оба сидять въ одной комнать, но иногда въ ней остается только отець, а мать идеть въ кладовую, такъ что они раздёлены по двумъ помъщеніямь (2:2), и тогда въ каждомъ по одному человъку. Отецъ одинъ разъ въ комнатъ, и мать одинъ разъ въ кладовой (1 $\times$ 1). И оба они только одинъ разъ въ дом (1 $\times$ 2). Они родители, потому что у нихъ есть дъвочка  $(1 \times 1)$ , которая живеть съ ними (2+1). Больше у нихъ дътей пътъ (3+0). Они бъдны, ихъ избушка мала. Если бы ихъ было вавое больше ( $2 \times 3$ ) или даже втрое ( $3 \times 3$ ), то имъ негдъ было бы помъститься. По THE HALL GLIO HEMHORO (1 $\times$ 3), H COLUMB WHEN HE SHALL ABBOURH (3-1), TO HALL было бы еще меньше. Когда они бывали въ трехъ разныхъ помъщеніяхъ, то въ каждой было по одному человъку (3:3). Если сперва въ комнатъ былъ одинъ отецъ, и потомъ туда приходила мать, и за матерью дочь (1+1+1) или если мать и дочь приходили вийстй (1-2), то они были опять втроемъ. Такой урокъ быль предложенъ Бартомъ въ «Ежемъсячникъ для научной педагогики», издававшемся Циллеромъ и Баллауфомъ. Въроятно, подобные урови происходять и на самомь дёлё. Говорять, что въ бывшей подъ управленіемъ Циллера учительской семинаріи такому изученію подвергался разсказъ о воспрешенін сына вдовы Наниской; разработанный въ этомъ духі подробный планъ обученія по Гербарту (Rein, Pickel und Scheller. Theorie und Praxis des Volksschulunterrichtes nach Herbartischen Grundsätzen) вышель уже нъсполькими изданіями.

Значить, обучение воспитываеть. Оно не только сообщаеть запась свъдъній, но и накопляеть въ воспитанникахъ тъ внечатльнія, изъкоихъ слагаются эстетическія, правственныя и даже религіозныя чувства; оно развиваеть и волю. Нъсколько контрабандио, впрочемъ, вводится рядомъ съ обученіемъ дисциплина,—но не всъми недагогами и ни однимъ равноправно съ обученіемъ.—Около этого общаго центра вертятся всъ безчисленныя разсужденія нъмецкихъ ученыхъ, и всъ ихъ объщанія и требованія въ практическомъ примъненіи оказываются различными въ частностяхъ.

Такимъ образомъ, подъ выраженіемъ «нѣмецкая недагогика» надо подразумѣвать именно этоть средній и, можеть быть, нѣсколько неопредѣленный выводъ изъ различныхъ недагогическихъ ученій, борющихся въ Германіи. Имъ мы и можемъ ограничиться, тѣмъ болѣе, что если и нѣмецкая школа—на практикѣ—живетъ имъ, то у насъ дальше его не пошли и въ теоріи; у насъ нѣтъ нослѣдователей Гербарта, Диттеса, Кэра,—у насъ есть только поклонники нѣмецкой педагогики вообще.

Но прежде чёмъ приступить къ разсмотрению учебныхъ и восинтательныхъ средствъ, коими живетъ русская народная школа, въ подражание немецкой, я долженъ сделать одно принципіальное разъясненіе.

Научная педагогика основана на научной психологіи. Эта же послъдняя въ своемъ стремленіи стать точной наукой не знаеть другихъ сторонъ человъческой души, кромъ тъхъ, которыя подлежать объективному наблюденію. Выше она итти не можеть; она думаеть, что выше итти и некуда. Можетъ быть она и права въ этихъ своихъ выводахъ; можетъ быть для теоретическаго изученія души такое ограничение необходимо. Но въ психологіи прикладной, въ педагогикъ, они оказываются чрезвычайно неудобными. Отринувъ вслъдъ за психологіей все, не поддающееся точному изследованію, и сводя все, что затемъ остается, къ впечатленіямъ, чуть не однимъ физіологическимъ актамъ, педагогика полагаетъ, что возымъла полную власть надъ душой и можетъ распоряжаться комбинаціями различныхъ ея движеній, какъ соединеніями химическихъ элементовъ, что сила воснитанія почти неограпичена. А отсюда вытекаеть весьма откровенное презръніе къ воспитаннику, который возбуждаеть только интересъ, какъ матеріалъ для экспериментовъ, и ничего, кромѣ интереса, ни симпатій, ни антипатій. Естественно далье, что вліяніе жизни почти не признается, ибо что можеть сдылать это вліяніе, въ сравненіи съ вліяніемъ учителя, который гнеть и вертить душу воспитанника, вооруженный всыми средствами науки? А изъ этого, наконецъ, ясенъ тоть выводъ, что только человыкъ, попавшій подъ благодытельное дыйствіе педагогыки, имыеть душу, такъ сказать, правильно устроенную, ибо только въ его душь впечатльнія накоплены въ той системы и въ томь количествь, какъ того требуеть наука.

Отецъ научной педагогики, Гербартъ, опредъленно высказалъ эту мысль. По его ученію воля, которая образуется въ человъкъ прежде, чъмъ онъ подпадаетъ вліянію воспитанія, безпорядочна и необузданна. Первая задача воспитателя состоитъ въ томъ, чтобы обуздать эту волю внъшними средствами (Regierung). Обученіе (Unterricht) начинается только тогда, когда управленіе достигло своей цъли. \*)

Въ разныхъ формахъ эта мысль повторяется у всёхъ педагоговъ, и наши русскіе писатели по школьному д'ялу не отстають отъ своихъ нъмецкихъ учителей. У бар. Корфа, въ «Русской Начальной Школъ», есть цълый параграфъ (гл. II. § 3), долженствующій доказать, въ какой мъръ дики и неразвиты приходять въ школу ребята, ибо въ самомъ дълъ, можетъ ли мужикъ надлежащимъ образомъ накоплять въ своихъ дътяхъ впечатлънія? Г. Бобровскій, въ «Курсъ практической педагогики», совътуетъ не брать въ школу дътей раньше 8—9 лътъ (что совершенно справедливо), «такъ какъ дъти сельскихъ жителей развиваются вообще довольно медленио, подъ вліяніемъ однообразія сельской жизни.» Въ «Руководствъ къ обученію чтенію-письму» опъ требуеть 2—3 неділи на первоначальное ознакомленіе учениковъ со школьными порядками; безъ этого они пичего не понимаютъ и даже не умѣютъ «находиться ни въ какомъ положения, сидять сгорбившись, безпрестанно чешутся.» А что пишеть про вновь поступающихъ въ школу ребятъ г. Николаевъ,

<sup>\*)</sup> Въ ръчи о методъ Песталоцци Гербартъ говоритъ, что «ен препмущество состоитъ въ томъ, что она отважите и ревностите, что всъ другія методы, сознала обязанность построить (bauen) душу ребенка, конструировать въ ней опредъленное и ясно сознанное опытное знаніе (Erfahrung),—поступать не такъ, какъ будто мальчикъ имъетъ уже это знаніе, но позаботиться, чтобы онъ его получилъ; не болтать съ нимъ, какъ будто въ немъ, какъ во взросломъ, уже есть потребность сообщенія и переработки воспринятаго, но дать ему прежде всего то, что затъмъ должно и можетъ быть переработано и обсуждено.»

авторъ книги «Осмысленная грамотность», «завъдывавшій болъе тридцати льть, какъ гласить обертка, Московскими и другими начальными училищами Мин. Нар. Пр.», такъ этого и передать пельзя. И такъ всъ. Недоумъваешь просто, какъ наблюдали эти педагоги дътей, и какихъ.

Практически этотъ взглядъ выражается въ томъ разъединеніи между учителемъ и учениками, которое рекомендуютъ всё нёмецкіе педагоги. Ученики при учителё не имёютъ ни одного свободнаго движенія, ибо и самыя ихъ игры происходятъ подъ строжайшей регламентаціей учителя. Учитель же, съ своей стороны, долженъ всячески, всякимъ своимъ жестомъ, показывать ученикамъ, что онъ есть какъ бы нёкое особое существо, хранитель высшей мудрости. «Мы должны быть какъ боги (Götter) для учениковъ,» говоритъ Дистервегъ. Больше всего учитель долженъ опасаться, какъ бы ученики не увидали его въ обыденной, житейской обстановкѣ. Кельнеръ разсказываетъ, что «бывали такіе учителя, которые доходили въ своемъ педагогическомъ тактѣ столь далеко, что никогда не ъли въ присутствіи учениковъ. И мы, добавляетъ онъ, не можемъ ихъ за это порицать.»

Поэтому въ нёмецкихъ педагогикахъ психологическія, а иногда и физіологическія и анатомическія главы очень велики, изученію же отношеній школы къ жизни отводится самое малое мъсто. До чего можетъ доходить педагогическое презрвніе къжизни, видно изъ следующихъ словъ Фихте, который досель пользуется большимъ авторитетомъ между нъмецкими педагогами: «Мы твердо убъждены, что наше національное воспитаніе, особенно въ рабочихъ классахъ, не можеть ни быть начато, ни еще менве продолжено и окончено въ домъ родителей, вообще безъ полнаго отдъленія дътей отъ нихъ... Мы должны помъстить дътей въ общество лицъ, которыя, каковы бы они въ остальномъ ни были, во всякомъ случав долгимъ упражненіемъ и привычкой пріобръли способность помнить, что дъти наблюдають ихъ, умънье сдерживаться въ ихъ присутствіи и знаніе, какими следуеть казаться передъ детьми.» А въ новейшее время нъкій д-ръ Кампе, директоръ гимназіи, такъ разсуждаеть про среднеучебныя заведенія: «Очень върно и тонко чувство, которое испытываетъ мальчикъ, поступающій въ 1-й классъ гимназін, равно какъ и его товарищъ, остающійся дома, шменно, что теперь уже конецъ ихъ дружбъ и товариществу, что между тъмъ, кто внъ, и тъмъ,

кто внутри, воздвигается нѣчто, какъ непереходимая стѣна. Это чувство возникаеть не изъ одной только зависти, тщеславія и кастоваго духа, оно возникаеть изъ сознанія, что для того, кто поступаеть въ гимназію, открывается новый міръ, и я бы ни за что не согласился, чтобы это чувство было отнято у нашихъ учениковъ или даже хотя бы только уменьшено въ нихъ.»

Какъ и слъдовало ожидать, это мижије нашло отголосокъ и у насъ. По мнѣнію г. Бобровскаго «народная школа обязана не только учить, но и воспитывать или лучше перевоспитывать согласно съ духомъ Православной церкви.» (О последнихъ словахъ-речь ниже). Г. Бунаковъ выражается полнъе и опредъленнъе: «Школа должна не только удовлетворить, по также возбуждать и питать въ народной массъ потребности, возвышающія челов'вческое достоинство; она должна содъйствовать поднятію уровня пародныхъ понятій и способствовать «очеловъчению» массы, внося въ жизнь ея какъ можно больше человъческихъ началъ. Школа создается, направляется, совершенствуется не темной массой, живущей безсознательною, полуживотною жизнью, а лучшими людьми даннаго времени, и сама развиваетъ и совершенствуетъ массу. Требованія массы, съ которыми она обращается къ школь, отнюдь не обязательны для школы и не могуть быть мъриломъ ея задачи. Это мърило у школы должно быть собственное, соотвътствующее современнымъ понятіямъ лучшихъ людей, въ предълахъ возможнаго.»

Не входя въ подробности, коимъ мѣсто дальше, я указываю на этотъ взглядъ, объясняющій всѣ пріемы и выводы нѣмецкой педагогики, для того, чтобы здѣсь же заявить, что онъ прямо противуположенъ тому, который лежитъ въ основаніи разсужденій, предлагаемыхъ въ настоящей статьѣ.

Ученики не глина, которую позволительно мять, какъ угодно. Они люди и живуть въ жизни, а не въ школѣ,—и до поступленія въ нее, и во время пребыванія въ ней, и по выходѣ изъ нея. И какіе «лучшіе люди» имѣютъ право вторгаться въ эту живую, Богомъ данцую и устроенную жизнь? Какъ оправдать такое притязаніе? Къ счастью, школа не имѣстъ такого вліянія. Но если бы она его имѣла, она должна была бы отказаться отъ него. Какъ?! въ угоду одному, десятку, сотиѣ людей, назвавшихъ себя лучшими потому, что они запомнили и повторяютъ иѣсколько ученыхъ словъ, въ угоду имъ

ломать созданное въками, созданное милліонами?! Только забывшись отъ самомнънія или задохнувшись въ спертомъ воздухъ кабинета можно подумать такую вещь, не то что сказать ее громко.

Только жизнь знаеть, что для нея нужно. Народь, если только онь способень къ развитію, носить въ себѣ всегда идеалы высшіе, чѣмъ дѣйствительность. И по мѣрѣ того, какъ онъ къ нимъ приближается, опъ создаетъ новые, высочайшіе. Эти идеалы, и только они, ведутъ народъ впередъ; доктрина же можетъ приносить только вредъ. Но народъ слагается изъ отдѣльныхъ единицъ, семей. Слѣд. только семья знаетъ идеалы народа. И потому естественное мѣсто воспитанія—въ семьѣ. Школа—помощища семьи. Она слушаетъ, чего требуетъ семья, и очищаетъ эти требованія отъ случайныхъ примѣсей; затѣмъ, пользуясь своими исключительными техническими средствами, она старается исполнить требованія отъ нея народа возможно скорѣе и лучше. Слѣд., только эти требованія для нея законъ, а не досужія измышленія «лучшихъ людей.»

Противупоставленіе школы жизни—воть девизь научной педагогики. Подчиненіе школы жизни—мысль, руководящая предлагаемыми разсужденіями.

Послѣ этой оговорки можно приступить къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ требованій и пріемовъ, заимствованныхъ русскими педагогическими писателями у нѣмецкихъ.

Въ области умственнаго воспитанія изъ основнаго положенія нѣмецкой педагогики вытекаетъ два требованія. 1) Надо сообщать воспитанникамъ извѣстный запасъ свѣдѣній; откуда же пначе они возьмутъ его, особенно ученики пародной школы? 2) Надо вести преподаваніе такъ, чтобы ученики пріобрѣтали навыкъ и силу самостоятельно мыслить; откуда же иначе явится у нихъ эта способность?

Первое требованіе касается содержанія обученія, второе его формы. Первое требованіе, однако, возбуждаеть вопрось: но какія же свъдънія надо сообщать ученикамь народной школы? Разръшается онь обыкновенно до чрезвычайности легко: будемь учить учениковь тому, или по крайней мъръ кое-чему изъ того, что сами знаемъ. Конечно, учить тому, чего не знаешь, нельзя, но можно было бы сказать: постараемся разсмотръть, что надо знать ученикамь народной школы, и, научась сами этому, будемь ихъ учить тому же, если это возможно. Однако, такъ не говорять. Всъ споры о выборъ предметовъ обученія въ народной школъ предполагаютъ доказаннымъ, точнъе, не требующимъ доказательства, что обыкновенный школьный запасъ свъдъній есть та умственная нища, крохи отъ коей совершенно подходятъ для деревенскихъ ребятъ. \*)

<sup>\*)</sup> Какъ на чрезвычайно ръзкое выражение такого взгляда, можно указать на слъдующія слова Каппа, одабриваемаго Дистервегомъ: «Обучение должно обнимать всю культуру міра. На каждой ступени. Не то, чтобы часть (ein Stück) горожанамъ, часть студентамъ, часть гимназистамъ. Общечеловъческое должно быть во всъхъ; образованіе раз-

Раздаются иногда голоса противъ такого взгляда, по всѣ удивляются Руссо, Песталоции, Толстому, и никто не думаетъ слѣдовать имъ. Оно и понятно. Проучась до 25—30 лѣтъ по книгамъ, какъ не увѣровать въ книгу, какъ не подумать, что только изъ нея и идетъ весь свѣтъ?

Виной этому, конечно, весь строй нашей жизни, въ частности наше среднее образованіе. По нашимъ понятіямъ достойнымъ членомъ общества, - достойнымъ человъкомъ можетъ быть только тотъ, кто зпаеть всв роды млекопитающихъ или перевель на латинскій языкъ весь учебникъ Зюпфле. И хотя затъмъ ръдко кто можетъ указать, какую связь имъютъ полученныя имъ въ школъ знанія съ его правственностью, практическими способностями, жизненными вкусами. всѣ върять въ эту связь и очень волнуются, толкуя о разныхъ направленіяхъ средне-учебныхъ заведеній, о способахъ и программахъ преподаванія въ нихъ и т. д. Эти толки о заведеніяхъ, которыя въ томъ или другомъ видъ имъютъ за собой многовъковую исторію и опыть всёхь такъ называемыхъ образованныхъ народовъ, изъ-за которыхъ пролито столько учительскихъ чернилъ и ученическихъ слезъ, эти толки доказываютъ несомивнио одно: мы не тверды относительно того, какія свъдънія изъ общаго запаса кинжныхъ свъдъній надо сообщить нашимъ собственнымъ дітямъ, — нбо сообщить всъ конечно некогда, -т. е. какія свъдънія нужны намъ самимъ, н почему они намъ пужны.

И несмотря на это мы беремся выбирать свёдёнія, необходимыя для мужика, для крестьянскихъ дётей. Какъ это назвать? Но чтобы вполнъ по достоинству оцёнить такую отважность, надо еще спро-

личается только по степени. Человъчески образовань только тоть, кто въ каждомъ обществъ по крайней мъръ понимаеть, о чемъ идеть ръчь; основательно владъть ему нужно только тъми свъдъніями, которыя относятся къ его занятіямъ». Коменскій требоваль, чтобы «учили всъхъ всему». Самъ Дистервегъ, повидимому, осмотрительнье. Въ своемъ Wegweiser' онъ ставить правило: «Пе учи ничему, что впослъдствіи не будетъ имъть никакого значенія для ученика». Но не надо върить этимъ словамъ. Своимъ правиломъ Дистервегъ вовсе не хочетъ бороться съ насиваніемъ ученическихъ головъ всякими ненужными имъ знаніями. Умыселъ у него другой, и онъ выпсияется изъ того, что Дистервегъ какъ на единственные примъры излишнихъ свъдъній, которыя ученики могли бы получить въ школъ, указываетъ на иъкоторые разсказы Ветхаго Завъта, ибо, гокорить онъ, «кому изъ взрослыхъ можетъ еще прійти въ настоящее время охота серьезно гокорить объ искушеніи зибями, о гокорящихъ ослицахъ, о существованіи въ желудкъ кита и т. д.?»

сить себя, ясна ли намъ разница между нашей жизнью и жизнью крестьянина? Легко ли составить себъ понятіе о послъдней?

Побывавъ пробздомъ въ деревиб, поговоривъ съ двумя-тремя мужиками, прочитавъ и всколько подходящихъ книжекъ, мы готовы думать, что уже поняли ее. Но нужна очень небольшая доля искренности и откровенности, чтобы увидать свою ошибку. Нътъ, напротивъ, надо сознаться, что мы совершенно не знаемъ жизни мужицкой, такъ-таки совстмъ не знаемъ, и еще мельше знаемъ душу мужицкую. Мы можемъ записать всё пёсни крестьянскія, всё обычаи, можемъ узнать весь порядокъ работъ мужика, пазваніе всёхъ орудій, имъ употребляемыхъ, можемъ собрать въ музеи его одежду, можемъ пожалуй поговорить съ нимъ, пробыть нёкоторое время въ его избъ, но одного мы не можемъ достигнуть: мы не можемъ, несмотря на всв наши усилія, познать живаго человвка, который поеть эти пъсни, хранитъ эти обычаи, который исполняетъ всъ эти работы и носить эту одежду. И чемь ближе мы будемь подходить въ мужику, тъмъ ясите намъ стапетъ невозможность разгадать его; крестьянинъ, разсматриваемый изъ кабинета и канцеляріи, гораздо понятиве крестьянина, разсматриваемаго на полв и въ избв. Недаромъ Тургеневъ увидалъ въ лицъ сфинкса черты владимірскаго мужика.

И это происходить оттого, что мы совершенно не можемъ представить себѣ двухъ условій, при конхъ течетъ жизнь крестьянская. Мы не можемъ представить себѣ жизни, наполненной исключительно только трудомъ, ибо у насъ цѣль труда лежитъ внѣ его, въ удовольствіи, а мужикъ трудится для того, чтобы имѣть возможность— опять-таки трудиться. Для насъ непонятенъ тотъ жерновъ, который захватываетъ мужика по нятому году и выпускаетъ только прямо въ могилу, безъ всякихъ ваканцій и отпусковъ для поправленія здоровья; это намъ непонятно, и мы не можемъ войти въ положеніе человѣка, неретираемаго этимъ жерновомъ:

Второе условіе, непонятное памъ, мужнцкой жизпи есть то, что она представляетъ горизонтальную линію, а не восходящую, какую представляетъ, по крайней мѣрѣ въ нашемъ воображеніи, жизнь наша. Мы всегда стремимся чего-то достигнуть въ будущемъ,—богатства, чиновъ, славы, власти, учености. А 7-лѣтній деревенскій мальчишка, пася коровъ и вороша сѣно, достигаетъ тѣхъ же цѣлей и на томъ же мѣстѣ, какихъ и на какомъ достигали его отецъ и



дъдъ, и какихъ и на какомъ будетъ достигать онъ самъ 70-ти лътъ. А если за время его жизни въ немъ произойдетъ внутренній подъемъ, то кто изъ насъ захочетъ увидать и признать его?

Конечно, и мужики богатьють. Но пока опи остаются при этомъ мужиками, характеръ ихъ жизни и труда не перемъняется; а разъ онъ перемънился, мужикъ дълается кулакомъ, и съ этой минуты между имъ и нами начинается нъкоторое взаимное пониманіе.

Мы видимъ цѣль труда въ досугѣ и стремимся къ перемѣнѣ въ жизни; насъ привлекаетъ, слѣд., то, что лежитъ внѣ нашей подлинной, обыденной жизни; поэтому мы такъ и дорожимъ внѣшними знаніями, и именно книжными, ибо они легче всего пріобрѣтаются и наиболѣе разукрашены. Но именно потому, что книжныя знанія лежатъ внѣ нашей жизни, они и оказываютъ на нее такъ мало вліянія. Двѣ струи, струя того, что мы выучили, и того, чѣмъ мы живемъ, текутъ рядомъ одна съ другой, смѣшиваясь и оказывая одна на другую вліяніе лишь изрѣдка.

Жизпь же мужика лишена этихъ потребностей и этихъ интересовъ, и мы себъ представить не можемъ, чъмъ онъ ее наполияетъ. Трудъэто конечно; но затъмъ, кромъ труда, какіе у крестьянина интересы, это для насъ загадка. «О чемъ бесъдуетъ крестьянинъ съ своимъ сыномъ? спрашиваетъ бар. Корфъ въ «Русской Начальной Школъ». Онъ, въ большинствъ случаевъ, вовсе съ нимъ не говоритъ, пока ребенокъ настолько маль, что и люльки качать не можетъ; а съ тъхъ поръ, какъ онъ становится рабочею силой, отецъ относится къ нему только съ приказаніями, касающимися работы». Конечно, самъ этого бар. Корфъ видъть не могъ, но онъ заключаетъ это изъ того, что, по его наблюденіямъ, «если спросить ученика, только что поступившаго въ школу, о томъ, какъ его фамилія, который ему годъ, гдъ у него правая и лъвая рука, что больше, аршинъ или сажень, какъ называются различныя части тёла, то не только десятилётніе, но и четырнадцатилътние очень часто не дадутъ отвъта». Этого мало. «Если бы взрослые, за невозможностью обучать дътей, хотя скольконибудь вліяли нравственно (sic) на дітей своихъ, то не случилось бы слъдующаго: изъ сорока учениковъ школы казеннаго поселенія, расположеннаго въ одной верств отъ бывшаго помъщичьяго имънія, ни одинъ не далъ отвъта на мой вопросъ, были ли когда-нибудь кръпостные люди въ Россіи?»

Есть, конечно, разрѣшеніе. Можно сказать, вмѣстѣ съ г. Бунаковымъ, что мужикъ живетъ какъ животное, безъ всякихъ интересовъ. Но это разрѣшеніе очень низкой пробы. Мужикъ, который хранитъ, подъ всѣми наростами суевѣрій и невѣжества, православную вѣру, мужикъ, который вынесъ на плечахъ русскую исторію, мужикъ, который создалъ русскую армію, этотъ мужикъ не есть животное. Не животное и тотъ, кто создалъ русскія пѣсни и пословицы; пе животное даже и тотъ, кто дѣлается расколоучителемъ. Стыдно опровергать этотъ взглядъ,—увы, далеко не рѣдко, къ пашему позору, высказываемый.

Но, опять-таки, откуда мужикъ беретъ силу на свои подвиги, чѣмъ онъ въ нихъ поддерживается и чѣмъ вдохновляется на нихъ—мы не знаемъ, совершенно не знаемъ, шли не хотимъ знать.

Одно ясно: внутреннее содержаніе жизни крестьяпина не то, которое у насъ; мы безъ книги прожить не можемъ, а крестьянинъ живетъ, и еще вопросъ, у кого больше правственной силы. А если это такъ, то мы не имѣемъ основанія считать, что именно наши книжныя знанія нужны мужику, не имѣемъ права навязывать ему нашъ вкусъ къ книгъ.

Противъ этого, однако, возражаютъ, что, конечно, книжныя знанія, т. е. литературныя, историческія, humaniora, такъ сказать, не очень нужны, а можеть быть и совствить не нужны мужику, но за то ему необходимы практическія свёдёнія. (Таковъ именно взглядъ бар. Корфа). Это мижніе едва ли не еще менже основательно, чжмъ первое. «Практическія свъдънія», это звучить очень громко, но именно потому, что не имъетъ содержанія. Какія практическія свъдънія? Прежде всего представляются свъдънія о земледъліи; Россія де страна земледъльческая, а между тъмъ земледъліе стоитъ въ ней на такой низкой ступени. Это очень странное разсужденіе, особенно если оно примъняется къ школъ. Земледъліе, какъ и всякое практическое дъло, стоитъ на низкой ступени не по одному незнанію. Не меньшее, если не большее значение имъютъ бъдность, привычка и т. д. Крестьянинъ очень хорошо знаетъ значение удобрения, но если у него нътъ довольно скота или нечёмъ кормить его, то на что ему все его знаніе? Да и привычка не мало значить, и не только привычка, но и совершенно законное опасеніе нововведеній. Хорошіе ли, дурные ли, но его теперешніе пріемы дають опредъленные результаты, а отъ пере-

мъны что-то еще выйдеть? Примъръ, во всякомъ случат, дъйствительнъе слова; во многихъ мъстахъ крестьяне могутъ видъть примъръ болье высокой обработки земли колонистами (нъмцами, латышами); и тъмъ не менъе они боятся бросить свои привычные пріемы, весьма основательно разсуждая, что о достоинствахъ обработки земли можно судить лишь по ея результатамъ, а эти послъдніе становятся очевидными лишь черезъ долгое, многолътнее испытаніе. Если же это такъ, то какого вліянія можно ожидать отъ нёсколькихъ совётовъ, которые ученики услышать оть учителя, никогда не бравшагося за соху, или прочтутъ въ книгъ для чтепія? Неужели есть какое-нибуль въроятіе, что старики послушаются розсказней ребять, или что эти последніе будуть хранить слышанное въ школе до того времени, когда получать возможность самостоятельно примънять дълу, - хранить несмотря на примъръ всъхъ окружающихъ? Смъшно и думать объ этомъ. Наконецъ, какія свёдёнія по земледёлію хотять сообщить мужику? Или уже извъстенъ какой-нибудь лучшій, одинь на всю Россію, съвооборотъ? Агрономія дълаеть опыты, обыкновенно очень дорого стоющіе, непремѣнно исключительно обставленные, но ей еще далеко до того, чтобы она могла выставить точные, непреложные и, главное, для всъхъ очевидные результаты. -- Говорятъ, впрочемъ, что земледъльцу нужны общія физическія и физіологическія (изъ зоологіи и ботаники) свёдёнія; не давая прямыхъ совётовъ по земледелію, они дадуть де ему почву, на коей онъ самостоятельно выработаетъ улучшенные пріемы обработки земли. И спова напо спросить, какія же это свъдънія? Что растенію нужна влага? Что лошадь надо кормить овсомъ? Или что вода отъ холода замерзаетъ? Общія св'єдінія всегда и общензв'єстны.

Кромъ свъдъній по земледълію, ученикамъ иногда стараются сообщить всякую всячину изъ естественныхъ наукъ, гигіены, о ремеслахъ, о законахъ и т. д. и т. д. Мнъ кажется, это просто недосмотръ. Напр., свъдънія о ремеслахъ; къ чему они? Если ученику суждено прожить весь въкъ въ деревнъ, они для него мертвый капиталъ; если ему суждено стать ремесленникомъ, они для него совершенно недостаточны. И о какихъ ремеслахъ? Одна Московская учительница доказывала мнъ ихъ необходимость тъмъ, что какая-то изъ ея ученицъ полагала, что свъчи растутъ изъ земли, какъ спаржа; а вотъ мон ученики, хоть наше село и очень глухо, знаютъ, какъ

дълаются сальныя свъчи: наша дьячиха сама ихъ льетъ; итакъ, Московская учительница будеть объяснять литье свъчей; — что же должень буду я объяснять виъсто него? Что такое, далъе, естественная исторія въ народной школь? Допустимь даже, что описанія животныхъ и растеній составлены действительно наглядно и талантливо; краткія описанія растеній и животныхъ, практически извъстныхъ крестьянину, совершенно ему излишни, а описанія животныхъ и растеній, съ коими ему не приходится встръчаться-пустой звукъ.-Много очень толкують о физической географіи, міровъдъніи. Она можеть имъть цъль сама по себъ и какъ пособіе къ географіи политической, поскольку понятія этой последней приходится встречать въ жизни. Но кажется, что не только изучение хребта Тянь-Шань и озеръ Эри и Онтаріо, но даже хотя бы и притоковъ Волги ръшительно ничего не прибавить ни къ умственному, ни къ нравственному горизонту ребять. Съ другой стороны, тысячу разъ правъ Толстой, когда говорить, что болье ясное понятіе о мірь имьеть тоть мальчикь, который думаеть, что земля на трехъ китахъ стоить, чёмъ тоть, который повторяеть за учителемь, что она вертится вокругь солнца. Миъ лично кажется, что едва ли больше значенія имъетъ физическая географія и какъ пособіе политической; и не крестьянину карта ничего не говорить безъ собственныхъ путешествій или хотя бы чтенія о нихъ; я, по крайней мъръ, совершенно удобно обходился такими объясненіями, когда приходилось говорить о какихъпибудь странахъ. «Вотъ если ты пойдешь на Кузолево и потомъ на Вереистую и будешь итти день, другой, неделю, то придешь въ такую землю, гдъ живуть только Нъмцы». Или можеть быть надо объяснять ребятамъ зависимость культуры отъ физическаго устройства страны, по Боклю?

Нѣкоторое исключеніе можно сдѣлать въ пользу русской исторіи. Она разъясняетъ крестьянину тѣ понятія государства и родины, съ коими ему приходится сталкиваться, но которыя ему обыкновенно неясны. Какъ бы ни уяснились ему «явленія окружающаго міра», его отношенія къ нимъ отъ этого пе измѣнятся. Но уясненіе понятій историческихъ и политическихъ поможетъ крестьянину стать въ болѣе тѣсныя, во всякомъ случаѣ впутреннія, а можетъ быть и внѣшнія отношенія къ государству, членомъ коего онъ состоитъ, и которое предъявляетъ къ нему такъ много требованій, доходящихъ до

него лишь въ видъ предписаній мелкаго начальства; исторія уяснить, а слъд. и усилить въ крестьянинъ то патріотическое чувство, которое онъ смутно, но искрение и горячо питаетъ въ своемъ сердцъ. Но, понятно, исторія должна быть изложена чисто анекдотически; исторія культуриая развивалась не въ крестьянской средъ, а въ высшихъ классахъ, и для пониманія ея крестьянинъ не имъетъ точекъ отправленія, а слъд. и интереса къ ней.

Не стоило бы повторять всёхъ этихъ, уже довольно пріввшихся соображеній, если бы «содержательныя» книги для чтенія были только безполезны. Но дело въ томъ, что оне могутъ подать поводъ къ элоупотребленіямъ ретивымъ не по разуму учителямъ. Не могу забыть двухъ школъ, видъщихъ мною. Въ одной (начальной городской) учитель изобрълъ какую-то собственную, усовершенствованную классификацію пернатыхъ и заставляль учениковъ заучивать се наизусть. Въ другой, деревенской, учительница заставляла своихъ учениковъ разсматривать по стънной картинъ скелеть человъческій и потомъ составлять описаніе костей; ребята такъ-таки и писали: кости черепа: темянная кость, лобная кость, глазныя дуги и т. д. Слышалъ я также про деревенскую школу, гдф двф учительницы, по очереди, излагаютъ во вив-урочное время всвиъ ученикамъ, безъ различія возраста и отдъленій, главнъйшія положенія теоріи Дарвина. Все это факты. Какъ же не повторять возраженій противъ того, что само по себъ безполезно, но что можетъ подать поводъ къ такимъ преступнымъ злоупотребленіямъ?!

Но могутъ сказать, что приведенные примъры ничего не доказываютъ. Это де отдъльныя увлеченія, и нельзя дълать защитниковъ содержательности обученія въ народной школѣ отвътственными за выходки ихъ послъдователей. Однако это не такъ. Дъйствительно, все обученіе естественнымъ наукамъ въ народной школѣ имъетъ, и не можетъ не имъть, этотъ характеръ. Г. Бунаковъ—одинъ изъ авторитетнъйшихъ и плодовитъйшихъ писателей по школьному дълу. Недавно онъ выпустилъ 2-мъ, исправленнымъ и дополненнымъ изданіемъ книгу: «Школьное дъло. Учебный матеріалъ, проработанный на учительскихъ съъздахъ въ Москвъ, Костромъ, Херсонъ, Псковъ, Великихъ Лукахъ, Нижие - Тагильскъ, Ирбитъ и Шадринскъ въ 1872—1883». Количество и разнообразіе мъстностей, гдъ происходили учительскіе съъзды подъ руководствомъ г. Бунакова, достаточно

свидътельствують о повсемъстномъ сочувствии, коимъ пользуются его взгляды. Въ названной кингъ между прочимъ приведены, какъ достойные подражанія, уроки, данные въ образцовой школт во время Ирбитскаго съвзда, можетъ быть самимъ г. Бунаковымъ. Между прочимъ на нихъ ученики 2-го отдъленія описывали, по картинамъ, лошадь, «опредълили части, описали подробно голову, причемъ особое вниманіе было обращено на выраженіе глазъ (sic), на ротъ и зубы. Въ связи съ описаніемъ зубовъ говорили о томъ, чёмъ питается лошадь.... Описали шею и туловище, причемъ было обращено вниманіе на хребетъ и ребра, что подало поводъ поговорить о скелетъ лошади... Описали ноги лошади и т. д.». На другой день «описывали» корову, и наконецъ, «сравнивая лошадь и корову, ученики пришли къ такому выводу, что объ онъ животныя позвоночныя, теплокровныя, живородящія, млекопитающія, четвероногія, копытныя, травоядныя, домашнія, полезныя; но лошадь животное однокопытное, а корова двукопытное, корова рогатое и жвачное животное, а лошадь нътъ». Не угомонившись на этомъ, учитель на следующій день, вместо того, чтобы учить ребять грамоть, заставиль ихъ описывать осла, верблюда и съвернаго оленя. (Стр. 180, 186 — 188). Генетическая связь, если не тождество, этихъ уроковъ съ приведенными выше примърами очевидна \*).

<sup>\*)</sup> Вообще, эта книга очень характериа для русской научной педагогики, и перловъ въ ней не мало. Здѣсь не мѣсто подробно разбирать ее, но не могу не привести одной выписки, которая, надѣюсь, доставить читателю нѣсколько веселыхъ минутъ. Это—вступительный урокъ, данный въ той же образцовой школѣ.

<sup>«</sup>Содержаніе урока: общая вступительная бестда и чтеніе учителя.»

<sup>—</sup> Знаете, дътки, зачъмъ вы сюда пришли? спросилъ учитель.»

Одни говорять: «учиться», другіе: «мы пришли учиться.»

<sup>—</sup> Скажите такъ: «мы пришли сюда учиться». Это будетъ полный отвътъ. Скажешь полнымъ отвътомъ, тебя всякій пойметъ, кто и вопроса не слыхалъ. Скажешь однимъ словомъ— «учиться» — это будетъ праткій отвътъ. Кто не слыхалъ вопроса, тотъ не пойметъ краткаго отвъта. Зачъмъ мы сюда пришли? Скажи полнымъ отвътомъ (къ ученику 2-го отдъленія). — Скажи ты полнымъ отвътомъ (къ уч. 1-го отд.). Скажи краткимъ отвътомъ (къ уч. 2-го отд.). Зачъмъ мы сюда пришли? Скажи полнымъ отвътомъ (къ ученикамъ 1-го отд.). — Зачъмъ мы сюда пришли? Скажите краткимъ отвътомъ, всъ вмъстъ, хоромъ. Говорите дружно, всъ вмъстъ, за мною. Скажите всъ хоромъ безъ меня.

<sup>—</sup> А знаете вы, дътки, какъ называють человъка, который учить дътей? — А какъ

Защитники содержательности обученія въ народной школь, видя, въроятно, слабость своихъ положеній, сившатъ добавить, что въ сообщении разныхъ свъдъній деревенскимъ ребятамъ, кромъ прямой цъли, есть другая, косвенная, и что послъдняя чуть ли не важиве первой. Эта цъль — развитие стремленія къ самообразованію. Получивъ нѣкоторыя, хотя бы по необходимости и незначительныя свѣдънія и, главное, научившись ихъ получать, крестьянскій мальчикъ вынесеть де изъ школы стремленіе пополнять этотъ свой научный запасъ, чего и будетъ достигать, читая разпыя популярныя книжки. Къ счастью, характеръ свъдъній, сообщаемыхъ въ школъ нагляднымъ обученіемъ, книгами для чтенія и т. д., не таковъ, чтобы возбудить въ комъ-нибудь, мало-мальски не лишенномъ смысла, желаніе увеличивать ихъ количество. Въ противномъ случать падо было бы немедленно закрыть всв школы. Пусть лучше русскій народъ будетъ повально безграмотенъ, въ родъ какихъ-нибудь Юкагировъ или Алеутовъ, чъмъ чтобы онъ почувствовалъ такое стремленіе къ самообразованію. Плоды его, не между крестьянами конечно, слишкомъ всёмъ извъстны и слишкомъ солоно пришлись, чтобы комунибудь пришла охота распложать по деревнямъ своего рода стриженныхъ дъвицъ и не стригущихся юношей.

называють дътей, которыя учатся? — Я вась буду учить, какь же вы меня назовете? — Вы будете учиться, какь же я вась назову?

<sup>—</sup> Да, вы пришли сюда учиться. Что же вы будете дёлать, въ бабки, что ли играть? Кто скажеть?

<sup>—</sup> Да, мы будемъ читать, писать, считать. Вы умѣете читать? (Къ 1-му отд.).—Ивтъ, не умѣемъ.—А слушать умѣете?—Не умѣемъ (!?).—И слушать не умѣете? Ну, прежде, чѣмъ читать, надо научиться слушать. Воть теперь вы и будете учиться слушать.—Чему вы будете учиться?—Скажите полнымъ отвѣтомъ.—Скажите полнымъ отвѣтомъ.—Скажите полнымъ отвѣтомъ всѣ хоромъ.—Чѣмъ же вы будете слушать,—глазами, что ли, или носомъ?—Скажите всѣ хоромъ, чѣмъ вы будете слушать.

<sup>—</sup> А вы умѣете читать? (Ко 2-му отд.). — Вы умѣете, вы цѣлую зиму учились въ школѣ и научились читать. — И вы умѣете (къ 3-му отд.), вы учились въ школѣ двѣ зимы. А я учился еще больше васъ, — я умѣю и читать лучше. Вотъ теперь я и буду вамъ читать, а вы будете слушать. Что я буду дѣлать? А вы что будете дѣлатъ?

Слушайте же.»

И затыть учитель началь читать, «сопровождая чтеніе выспрашиваніем» о содержанія прочитаннаго». (Стр. 166, 167).

Гр. Толстой справедливо замѣчаетъ, что надо нмѣть совершенно особенную храбрость, чтобы болтать серьезно такую ерунду подъ взорами 40 паръ умныхъ дѣтскихъ глазъ.

Но изъ того, что школа не можетъ задаться цёлью сообщать ученикамъ запасъ разныхъ свъдъній, не слъдуетъ, чтобы они выходили изъ нея невъждами. И прежде всего потому, что не невъждами они въ нее и поступаютъ. Только знанія ихъ не тѣ, которыя мы считаемъ за знанія и которыя мы выше всего цѣнимъ. Деревенскій мальчикъ можетъ быть и не знаетъ о кръпостномъ правъ (хотя, когда это выраженіе встрътилось въ книгъ, одинъ 9-лътній ученикъ сказаль мив: «А, знаю! Мив батька разсказываль»), можеть быть и не знаеть названія всёхъ мелкихъ частей тёла, — но зато онъ знаетъ, что такое жизнь, знаетъ множество привычекъ животныхъ, знаетъ хозяйственные пріемы и требованія, знаетъ обычное право и т. д., и т. д. Пусть крестьянинъ и не разговариваетъ съ сыномъ, ничему его прямо не учить, но зато при немъ онъ разговариваетъ обо всемъ. Но трудно опредълить объемъ этихъ знаній. Наши знанія всегда одинаковы, потому что мы почерпаемъ ихъ изъ одинхъ и тъхъ же книгъ. Знанія крестьянскаго мальчика, почерпаемыя изъ жизни, разнообразны, какъ разнообразны жизненныя условія. Очевидно, что мальчикъ, выросшій въ центральныхъ губерніяхъ, знаетъ другое, чъмъ выросшій въ льсахъ, и другое, чьмъ выросшій въ степи. Очевидно, дальше, что не только содержание этихъ знаній, но и объемъ ихъ мъняется по мъстностямъ; житель бълорусскихъ болотъ и лъсовъ знаетъ, конечно, меньше, чъмъ житель Московской губерніи.

Особенно заслуживаетъ вниманія то, что каждый мальчикъ является въ школу съ своей умственной физіономіей; одинъ интересуется больше однимъ, другой другимъ. У меня въ школѣ есть одинъ 11-лѣтній ученикъ, весь погруженный въ размышленія о вопросахъ жизни. Разъ мы читали какую-то нравственную статью о томъ, что втеченіе всей жизни должно заботиться объ исполненіи заповѣдей. «Да, замѣтилъ онъ, а у насъ какъ ведется? Пока молодъ, говорятъ, теперь я въ самой порѣ, теперь только и пожить, потомъ успѣю спастись. А тамъ, смотришь, женился, стала семья, пошли заботы, гдѣ же тутъ о заповѣдяхъ думать? Такъ жизнь и проходитъ». Это его подлинныя слова. А другой неистощимъ, но неистощимъ, въ разсказахъ о привычкахъ животныхъ, которыя ему приходилось наблюдать, и по цѣлымъ часамъ занимаетъ насъ этими разсказами.

Клевещеть тоть, кто говорить, что ребята поступають въ школу невъждами. Ихъ знанія не таковы, какъ наши, но изъ этого не слъ-

дуеть, чтобы ихъ вовсе не было. Если ито не замъчаеть ихъ, тотъ самъ виновать въ этомъ. Всъ, кто подходять къ деревенскимъ ученикамъ безъ заранъе заученныхъ взглядовъ, знаютъ, насколько свъдущи и какъ развиты ребята. Песталоции, величайшій врагъ книги, всв помыслы коего были направлены къ тому, чтобы соединить школу съ жизнью, не ошибался на этотъ счетъ, ибо для того, чтобы узнать дътей, онъ изучалъ не ихъ психологію, а ихъ самихъ. Въ «Лингардъ и Гертрудъ,» изображая идеальную школу, онъ разсказываеть: «Вообще учитель нашель своихъ учениковъ гораздо ловчъе головой и руками, чъмъ ожидалъ. И это естественно.» А про собственныя занятія въ Станцъ Песталоцци пишеть: «Я увидаль въ этомъ смъшеніи невѣжества, въ коемъ они не были виноваты, такую силу воспріятія и такое твердое сознаніе узнаннаго и видіннаго, о какихъ наши азбучныя куклы не имъютъ никакого предчувствія». Но ученики Песталоцци и еще болъе ученики его учениковъ, которые прежде штудирують по книжкамъ, какими должны быть дъти, а потомъ гнутъ ихъ на свой ладъ, потеряли возможность видъть эти свъдънія и способности дътей, приносимыя ими въ школу. И ученики, въ свою очередь, за насиліе платять недовъріемъ. Видя, что въ школъ учатъ о томъ, что они хорошо знаютъ, но какъ-то иначе, такъ что и знакомое выходить какъ бы незнакомымъ, или о томъ, съ чёмъ нечего дёлать внё урока, ученики приходять къ совершенно правильному выводу, что знанія, которыя они получають вит школы, въ школъ не имъютъ цъны, и съ ними туда соваться нечего. Это убъждение широко распространяется между деревенскими ребятами тамъ, гдъ есть научно-устроенныя школы, и передается отъ одного поколънія учениковъ къ другому. Съ бар. Корфомъ произошель разъ такой назидательный случай. Онъ спросиль ученика, уже нъсколько времени учившагося по Родному Слову: «Для чего нуженъ грифель въ школь?»—«Что же отвъчаль мнъ ученикъ, держащій грифель въ -овог «, овне «Я этого не училъ.» — «Но ты это знаешь.» — «Знаю, » говорить ученикъ и толково объясняеть, что грифель нуженъ для того, чтобы писать.» Бар. Корфъ дълаетъ отсюда то заключение, что «ученики сельской школы очень не скоро пріучаются мыслить и, навыкнувъ, пользуются первой возможностью, чтобы вновь заснуть; ученики вносять въ школу стремление зубрить, и потому нужна со стороны учителя величайшая осторожность». Но върнъе сдълать другой выводъ, неблагопріятный не для несчастнаго ученика, а для самого бар. Корфа.

И если ребята дъйствительно охотно «зубрять», то это потому, что безъ «зубренія» въ школѣ не обойденься. А стремленіе «зубрить», для чего нуженъ грифель, не оттуда ли оно берется, что учениковъ дъйствительно заставляютъ «зубрить», хотя бы и съ помощью всякаго нагляднаго обученія, хорошо имъ извъстное?

Это убъжденіе, о различіи того, чему учать въ школь, и того, что надо знать дома, идеть гораздо далье, чьмь это можно ожидать съ перваго взгляда. Ученики, говорящіе въ школь относительно правильнымъ изыкомъ, дома употребляють всь мъстныя особенности и ошибки говора; это замьтиль еще гр. Толстой и привель такой примъръ: ученикъ хорошо знаеть, что училище—средняго рода, но товарища онъ зоветь: «Пойдемъ въ училищу,»—женск. рода, ибо въ просторьчіи слова средняго рода часто употребляются съ окончаніемъ женскаго.

Съ этой стороны задача занимающихся пародной школой состоптъ въ томъ, чтобы найти способъ, какъ вести школьныя запятія, въ отношеніи содержація, не иначе, какъ на фундаментъ того, что ученики приносять изъ дому. Но никто еще даже и не намекаль на ръшеніе этой задачи. Немногіе даже ее видъли. Ее зналъ Песталоцци и дълалъ попытки къ ея разръшению въ первую, лучшую эпоху своей дъятельности, когда на него не насъли еще разные ученые поклонники, которые стали конструировать его логически и довели до такого состоящія, что онъ говориль, что самь себя не узнаеть. Зналь ее и гр. Толстой, но къ сожальное его школьные опыты были не достаточно продолжительны, чтобы привести къ яснымъ выводамъ.-Это и не удивительно. Чтобы ръшить указанную задачу, мало имъть самаго большаго таланта, надо имъть еще большее смиреніе, -- надо имъть душевную силу, чтобы отказаться отъ накопленныхъ въками предразсудковъ, отъ въры въ то исключительное преимущество, которое будто бы даеть человъку книжное знаніе.

Пародная школа не даетъ книжныхъ знаній, имѣющихъ цѣну сами по себѣ. Мало того, что не даетъ, она и не можетъ ихъ дать, по крайней мѣрѣ теперь. Тѣмъ большее вниманіе должна она обратить на то, въ чемъ она дѣйствительно можетъ достигнуть практическихъ результатовъ, на укрѣпленіе въ своихъ ученикахъ навыковъ, т. е. на то, чтобы научить ихъ читать, писать, считать, въ самомъ тѣсномъ, непосредственномъ смыслѣ слова.

\*4

Но можеть возникнуть сомпъніе, къ чему же, однако, эти навыки, если мы не пріучимъ учениковъ пользоваться ими для пріобрътенія книжныхъ знаній? Этотъ вопросъ близокъ къ вопросу о томъ, къ чему вообще народная школа, хотя и не совсъмъ съ нимъ совпадаетъ, ибо школа, кромъ учебной, имъетъ еще и воспитательную задачу. Отвътъ на него самый прозанчный и способный разочаровать многихъ. Эти навыки-прежде всего - пужны крестьянину для того, чтобы онъ могъ пользоваться ими въ практическихъ жизненныхъ отпошеніяхъ, могъ прочитать повъстку, провърить окладной листъ, написать письмо, - ръдко болъе чъмъ для этого, но однако и не менъе. Такъ смотритъ на школу и крестьянинъ, потому что онъ отлично понимаетъ цену этого пріобретенія. Поговорите съ любымъ мужикомъ, и онъ непремѣнно стапетъ жаловаться на то, что прежде не то, что теперь, все по простотъ, на словахъ совершалось, а теперь все надо на бумагъ дълать, и иной разъ такое тамъ понапишуть, что и не распутаешься потомъ; трудно теперь безъ грамоты прожить. Дъло дошло до того, что бабы бабамъ векселя даютъ, и это въ самыхъ глухихъ мъстахъ. Надо знать деревию, чтобы оцфинть все великое культурно-историческое значеніе такихъ случаевъ. — А если припоминть, что теперь крестьянинь отдань во власть многочисленныйшему и разнообразныйшему мелкому начальству, между которымъ и грамотный-то не всегда разберется, то станетъ ясна вся важность техническихъ, такъ сказать, результатовъ школы, для достиженія конхъ нельзя жальть пи трудовъ, ни денегъ.

О другомъ очевидномъ, но еще болъе важномъ значении грамотности для крестьянина ръчь будетъ дальше.

Противъ этихъ выводовъ возможно, однако, такое возражение. Правильно или нѣтъ, но въ образованномъ обществѣ пельзя обойтись безъ запаса книжныхъ знаній. Возможно, что то же произойдетъ и въ крестьянской средѣ. Можетъ быть даже въ Германіи это время уже и наступило. Что дѣлать школѣ въ такомъ случаѣ? Не знаю. Школа существуетъ во времени и въ 1887-мъ году имѣетъ другія цѣли, чѣмъ какія имѣла въ 1787-мъ. Чего отъ нея потребуютъ черезъ 50 или 100 лѣтъ, предугадать нельзя. Теперь она должна стремиться къ опредѣленнымъ цѣлямъ. Надо благодарить Бога, что между ними пріобрѣтеніе кинжныхъ знаній занимаетъ очень малое мѣсто или не занимаетъ вовсе никакого.

Таково отношеніе, въ коемъ русская народная школа должна стоять къ первому, матеріальному, требованію нѣмецкой педагогики. Она должна отказаться отъ сообщенія свѣдѣній и ограничиться укрѣнленіемъ навыковъ. Въ какое же отношеніе должна она стать ко второму, формальному, требованію этой педагогики, къ требованію развитія?

Умственное развитіе, говорить нѣмецкая педагогика, достигается двумя способами: упражненіемь въ наблюденіи надъ окружающимь міромъ, каковое должно возбудить въ дѣтяхъ интересъ и сознательность отношенія ко всему, что ихъ окружаеть, и пріемами обученія, при коихъ ученики учатся не на вѣру въ авторитетъ учителя, а доходять до всего сами,—не запоминають, а мыслять; благами этихъ пріемовъ пользуется пока только народная школа; въ гимназіяхъ еще царить пе «элементарная», а «научная», схоластическая манера учить \*).

Первый способъ есть знаменитое наглядное обучение, во всъхъ степеняхъ его развитія. Въ среднемъ выводѣ оно у насъ сводится чаще всего на «бесъды», въ началъ ученія по картинамъ, напр. Семенова, а поздиве по поводу прочитанныхъ статей. Вотъ примвръ бесвды по картинъ «Лъто». На ней изображена жатва, и вотъ, какъ пачинаетъ г. Ельницкій пытать учениковъ: «Что представлено на этой части картины?—Сколько женщинъ нарисовано?—Во что каждая изъ нихъ одъта?-Что дълаетъ первая женщина?... Жатва, трудиая работа или нътъ? — Чъмъ она трудна? — Какого цвъта представлена рожь.—Когда рожь бываеть желтаго цвъта? И т. д.» А воть, какъ, по мивнію Ушинскаго, надо разбирать статьи: «Прочитана статья: Столь и стуль. -- Кто дёлаеть столы? Изъ чего ихъ дёлають? Какія части стола? Какія доски бывають у столовь? Кто и изъ чего дълаютъ стулья? Части стула? И т. д.» \*\*). Признаюсь, я ръшительно не знаю, какъ отнестись къ такого рода допросамъ. Что это, серьезно или въ насмъшку пишется? Инсатели, предлагающие такие пріемы, увъряють, что они необходимы для развитія наблюдательности.

<sup>\*)</sup> Любонытно прочитать статью Duruy: La démocratie et l'instruction publique. Révue des deux Mondes, 1886, 1 Mai, 169—172.

<sup>\*\*)</sup> Я выбраль наиболье умъренный примърь разбора статей. Кто хочеть знать, до какой болтовии можеть доходить такой разборь, пусть прочтеть примъры, собранные изъ разныхъ учебниковъ въ книжкъ г. Шереметевскаго: «Слово въ защиту живаго слова. М. 1886.

Необходимы?! Т. е. значить, кто не быль въ такой передълкъ втеченіе 3—4 полугодій въ своемъ дътствъ, у того наблюдательность не развита? Надо договаривать до конца, и тогда многое, что кажется умнымъ и ученымъ, представится въ другомъ свътъ.

Впрочемъ, я уже говорилъ о томъ, въ какой мъръ и въ какомъ направленіи развита у деревенскихъ ребять наблюдательность. Какъ небольшое добавление разскажу одинь случай изъ моей школьной практики. Существуетъ книга «Наглядная азбука»: Въ ней, между прочимъ, помъщены безсмысленныя картинки (рука о 6-ти пальцахъ, тельта на четыреугольныхъ колесахъ и т. д.), съ надписями: «Бываеть ли такъ?» и «Можеть ли это быть?» Онъ должны служить, по словамъ автора, «къ развитію въ дътяхъ наблюдательности, вниманія, соображенія, словоохотливости и отчасти критическаго отношенія къ окружающей обстановкъ». Когда я, получивъ съ почты эту книжку, разсматриваль ее, ко мнъ вошель одинъ маленькій ученичекъ, всего 3 мъсяца какъ поступившій въ школу. Я показаль ему картинки. Онъ съ презръніемъ смотрълъ на всъ эти пошлости. Но наконецъ попалась картинка, изображающая женщину, жнущую топоромъ. Мальчикъ посмотрълъ на нее и сейчасъ же съ негодованіемъ воскликнуль: «Нъть, такъ не можеть быть: она босая.» Увы, авторъ, желающій развивать въ дътяхъ наблюдательность и сообразительность, не наблюль и не сообразиль, что босыми не жнуть, ибо это значитъ испортить себъ всъ поги; но въдь это не написано ин въ одной книжкъ. Каюсь, миъ кажется, что наблюдательность моего довольно, вообще, безтолковаго Прокона изъ глухой, лъсной деревушки Клетищи развитье и во всякомъ случав жизнениве наблюдательности автора, несмотря на то, что «Наглядная азбука» вышла ивсколькими изданіями и получила всякія одобренія.

Между различными опредъленіями цъли нагляднаго обученія нацболье распространено гласящее, что оно стремится привести внечатльнія, которыя дъти имъють, въ порядокь; этимъ де усиливается способность наблюдать, а также и расширяется кругъ наблюдаемаго. Если откинуть оболочку ученыхъ словъ, то это значитъ, что оно пріучаетъ дътей говорить о томъ, что они знаютъ, не иначе, какъ по схемъ, которую учителю заблагоразсудится признать наиболье логичной. Я же думаю, что отъ этого знаніе не измънится, и что ребенокъ, какъ и всякій человъкъ, знаетъ окружающіе его предметы не по схемамъ, а такъ, какъ они представляются ему сквозь призму всёхъ безчисленныхъ житейскихъ обстоятельствъ и вліяній. Въ большинствѣ руководствъ по наглядному обученію совѣтуютъ «вести первыя бесѣды» о классной комнатѣ. Неужели кто-нибудь думаетъ, что, «нзучивъ» такимъ образомъ классъ, ученикъ будетъ разсказывать о немъ дома, такъ же, какъ разсказывалъ учителю? Болѣе, чѣмъ очевидно, что онъ преувеличитъ даже тѣ стороны, которыя его, именно его, особенно заинтересовали, и ужъ ни за что не упомянетъ, какъ онъ это долженъ былъ дѣлать передъ учителемъ, о томъ, что въ классѣ есть печь, въ стѣнахъ окна, наверху потолокъ, а внизу полъ. Какое изъ этихъ описаній есть знаніе класса?

Но, конечно, всъ эти соображенія никакъ не могуть переубъдить защитниковъ нагляднаго обученія; въ вопросв о немъ схоластическое доктринерство научной педагогики достигло своего высшаго развитія. Любопытно, что это нежелание видъть очевидное началось съ самаго возникновенія нагляднаго обученія, со временъ Песталоцци. Очень извъстенъ случай съ однимъ изъ его помощниковъ въ Ивердёнъ. Собираясь давать урокъ нагляднаго обученія, онъ нарисоваль на доскъ лъстницу. Восбще говоря, ученики, достаточно выдрессированные, умъють, въ угоду учителю, отлично прикидываться, что не понимають того, что на самомъ деле понимають отлично. Но здесь одинъ мальчикъ не выдержалъ; вивсто того, чтобы въ нвиомъ благоговъніи ожидать наводящихъ вопросовъ: «Что это такое? Для чего лъстница употребляется?» и т. д., онъ воскликнулъ: «А, знаю, это лъстница, у насъ такая на дворъ къ съновалу приставлена». Кажется ясно, что онъ сказаль этимъ все, что следовало сказать о лестницъ. Но учитель посмотръль на дъло иначе и вывелъ то заключеніе, что никогда не следуеть показывать ученикамъ на рисункъ того, что можно показать въ подлинникъ.

И здѣсь, какъ и при разсмотрѣніи общихъ положеній нѣмецкой педагогики, рѣчь шла о среднемъ выводѣ изъ мнѣній ученыхъ. Дѣло въ томъ, что сами они вовсе еще не рѣшили, что такое наглядное обученіе. Одни ограничиваютъ его первыми двумя годами школьнаго ученія, другіе растягиваютъ па весь учебный курсъ. Нѣкоторые видятъ въ немъ только развивающее средство, какъ Денцель, который говоритъ, что задача пагляднаго обучемія—сдѣлать дѣтей способными учиться (unterrichtsfähig); но есть и такіе педагоги, которые доказы-

вають, что къ наглядному обученію надо привязать міровѣдѣніе, родиновѣдѣніе, естественную исторію и т. д. Такимъ образомъ и цѣли, и пріемы, и продолжительность нагляднаго обученія—все это еще предметъ спора. Шютце, въ своей «Evangelische Schulkunde», изложивъ мнѣнія по этому поводу главнѣйшихъ педагоговъ, не находитъ ничего болѣе доказательнаго, какъ только замѣтить: «Предметъ, къ коему съ такимъ одушевленіемъ относятся многіе изъ лучшихъ методиковъ, долженъ же заключать въ себѣ какіе-пибудь истинные моменты», — и, чтобы открыть ихъ, предлагаетъ свой собственный взглядъ и свои собственные пріемы.

Съ другой стороны практики все громче заявляють, что на отдъльное паглядное обучение не хватаеть времени (при восьми 9-мъсячныхъ учебныхъ годахъ; у насъ ихъ 3 или 4 шестимъсячныхъ). Они находятъ, что его надо сохранить только какъ принципъ наглядности обучения. Ну, это уже проще и совсъмъ мъняетъ взглядъ на дъло. Но въ такомъ случаъ разсматривать его надо при изучении методики отдъльныхъ учебныхъ предметовъ.

Таковы общія возраженія противъ нагляднаго обученія. Если и у нъмцевъ существують недоумьнія на его счеть, и даже замьтно охлажденіе къ нему, то русская школа имьетъ свои особыя причины не считать его необходимымъ для себя. Дъло очень просто.

У нѣмцевъ существуетъ пагубный обычай, вошедшій даже въ законъ, посылать дѣтей въ школу съ 6-лѣтняго возраста. Что же дѣлать съ такими малютками, какъ не болтать о всякой всячинѣ? Притомъ, нѣмецкія дѣти особенно глупы, что, по миѣнію Дистервега, составляеть даже особое ихъ достоинство. \*) Наши дѣти счастливѣе. Лѣтъ до десяти они могутъ быть избавлены отъ школьной учебы, могутъ запасаться на волѣ здоровьемъ, здравымъ смысломъ, могутъ жить жизнью. Оставимъ же имъ это счастливое время, не будемъ сокращать его въ угоду книжнымъ педантамъ, не будемъ замѣнять имъ жизненной школы дрессировкой по кабинетнымъ измышленіямъ.

Кромъ того, въ нъмецкихъ школахъ стремятся нагляднымъ обученіемъ развить въ дътяхъ способность разговора, усовершенствовать ихъ

<sup>\*)</sup> An Beweglichkeit, Anstelligkeit, Bildsamkeit und Gefügigkeit wird der deutsche Knabe von dem Sohne der Slawen und Romanen unbedingt übertroffen; er hat aber die Naturkraft, die sich eben zunächst in der Ungelenkigkeit offenbart, vor ihnen voraus. Er entwickelt sich langsamer.

языкъ. Наши писатели цъликомъ приняли и эту цъль, забывая не только разницу возраста, но и то, что въ нъмецкомъ языкъ различіе между литературнымъ и народнымъ языкомъ велико, какъ ни въ какомъ другомъ. Къ тому же значительная часть населенія говоритъ не на верхне-германскомъ наръчіи, изъ коего развился литературный языкъ, а на нижне-германскомъ. Такимъ образомъ, здъсь наглядное обученіе является средствомъ къ побъжденію трудности, у насъ не существующей. Въ этой роли оно могло бы имъть мъсто развъ только въ малорусскихъ, бълорусскихъ и инородческихъ школахъ съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, если бы практика этихъ школъ уже не выработала своихъ пріемовъ. \*)

Съ идеей пагляднаго обученія тёсно связана идея развивающихъ способовъ преподаванія вообще.

Во главъ ихъ стоить звуковая метода обученія грамоть, почему-то вызывающая особыя симпатіи и антипатіи.

Старинный пріємъ, по азъ и буки, неудобенъ прежде всего тѣмъ, что требуетъ непомѣрно много времени. На это и напираютъ нѣкоторые защитники звуковой методы, указывая на то, что при ней дѣти научаются читать очень скоро. Но гр. Толстой то же говоритъ про свой буквослагательный способъ (бе—а—ба). Въ тѣ же 4—6 недѣль классъ научается читать, если показывать, безъ всякихъ звуковыхъ упражненій, бъ—а—ба. Отвлеченный споръ тутъ не у мѣста; это дѣло либо довѣрія, либо опыта.

<sup>\*) «</sup>Какъ скоро помощью нагляднаго обученія умственныя силы и способность выраженія учениковъ настолько разовыются, что они уже будуть въ состояніи понимать и правильно употреблять верхне-германскій языкь въ его элементарнъйшихъ формахъ, обученіе языку раздѣляется на его отдѣльныя части». Schumann, Lehrbuch der Pädagogik, 7. Aufl. I. 247.

Объ обучении русскому языку не-русскихъ см. бар. Корфъ, «Русская Начальная Школа,» гл. V, § 11, и «Отчетъ о первомъ събздъ учительницъ-семинарокъ Земской Учительской Школы П. П. Максимовича въ Твери», стр. 30—32.

Г. Ильминскій, глубовіе и върные взгляды коего на народную школу, къ сожальнію, слишкомъ мало еще извъстны и еще менье оцьнены, въ одной изъ своихъ брошюрь весьма върно указываеть, что и полные отвъты, считаемые многими за едва ли не главнъйшее требованіе дидактики, важны также только въ нъмецкой школь. Литературный нъмецкій изыкъ именно отличается отъ народнаго не только словаремъ и грамматикой, но и стилистикой; она требуеть 'длинныхъ искусственно-построенныхъ періодовъ; къ нимъ полные отвъты и пріучаютъ. Очевидно, что для русскаго изыка это обстоятельство не существуетъ.

Но защитники звуковой методы говорять, что настоящее-то ея достоинство не въ быстротъ, а въ ея развивающемъ вліяніи на умъ ученика. Нъкоторые писатели (Ушинскій, Гербачъ, отчасти Миропольскій) даже утверждають, что на быстроту нечего обращать вниманіе, что напротивъ надо растягивать насколько возможно обученіе азбукъ, лишь бы только продълать всъ тъ предварительныя упражненія, съ коими связана звуковая метода; очень де ужъ отъ этого умнъютъ ученики.

Но однако, про какую звуковую методу можно это сказать? Ихъ нъсколько, и каждая изъ нихъ и есть самая развивающая. Опытомъ этого спора ръшить недьзя, ибо какъ доказать, что именно вотъ эти-то упражненія, коими ученикъ занимался первыя недъли своей школьной жизни, и развили его умъ?

Въ первоначальномъ своемъ видъ звуковая метода, какъ она была изобрътена въ началъ нынъшняго стольтія Стефани, состоить въ томъ, что названіе и начертаніе буквы строго отличаются отъ звука, ею обозначаемаго. Прежде чъмъ узнать буквы, ученики нъкоторое время (по совъту нъкоторыхъ даже до двухъ недъль) разлагаютъ слова на звуки и сливаютъ звуки въ слова. Они собственнымъ умомъ доходять до пониманія, что слово оса состоить изъ звуковь о-сь-а, а звуки съ-а-шъ-а сливаются въ слово Саша. Для этого учитель тянетъ слова (ооосссааа), говоритъ слова съ нъкоторыми одинаковыми и нъкоторыми различными звуками (оса, оси, усы) и т. п. За нимъ и ученики продълываютъ эти упражненія. Въ этомъ весь секретъ. По словамъ Корфа и Гербача все погибло для развитія ученика, если ему учитель скажеть просто, что съ-а-са, и онъ самъ потомъ будетъ складывать и бъ-а-ба и въ-а-ва. Ибо «не трудно сообразить, что такое искажение звуковаго обучения, которое допускаеть раздъление звуковъ, т. е. «склады», лишаеть звуковую методу главнаго ея достоинства, которое состоить въ томъ, что она обращается не къ памяти, а къ мышленію ученика. Если бы зараза складовъ вкралась въ школу, въ которой обучаютъ звуковымъ способомъ, то ее необходимо тотчасъ же искоренить» (Рус. Нач. Шк., 99). Удивительно въ этомъ разсуждении не то, что думаютъ, будто есть разница между сложеніемъ се—а—са, съ—а—са и сссааа; удивительно, что приписывають такое серьезное значеніе столь ничтожному усилію ума; чтобы исполнить самое пустое дёло, -хотя бы одёться, что ли, -

нужно гораздо больше мысли. Есть множество занятій, при коихъ мысль нужна въ первый моментъ, нонять которыя можно легко и скоро; и если затъмъ они идутъ плохо, то это потому, что для быстраго и успъшнаго исполненія ихъ надо пріобръсти совершенно механическій навыкъ, побъдить, такъ сказать, физическую неловкость и неумълость. Складываніе «складовь» принадлежить къ числу ихъ. Самъ ли или со словъ учителя-и какъ будто шипя и свистя учитель не подсказываетъ ученику? узнаетъ ученикъ, что съ а-са, легкость въ сложеніи другихъ слоговъ достигается лишь временемъ и упражненіемъ. Разница только въ томъ, что обученные по звуковой методъ читають, пока не дойдуть до бъглаго чтенія, на распъвъ, растягивая звуки, а обученные по буквослагательной съ остановками, необходимыми для сложенія слова въ умъ. И во всякомъ случат работа памяти при звуковой методъ не уничтожается: буквы-то все-таки надо запомнить. И чемъ, накопецъ, провинилась эта несчастная память, что ее такъ преслъдують?!

Кто не погружень въ педагогическую мудрость, того несомнѣнно поразить слабость доводовъ за развивающую способность звуковой методы. Сами педагоги почувствовали это, и вотъ начались усовершенствованія звуковой методы; впрочемъ и въ первоначальномъ своемъ видѣ она употребляется въ очень многихъ школахъ. Эта страница изъ исторіи педагогики такъ курьезпа, что я прошу у читателя позволеніе сообщить ему ее.

Понимаютъ-ли ученики, къ чему ведетъ все обучение азбукъ, что написанное есть изображение сказаннаго? Надо, чтобы попимали. Озаботясь объ этомъ, Жакото изобръль свою методу. Онъ беретъ книгу (Путешествие Телемака), разсказываетъ ея содержание, беретъ изъ нея первую фразу (Calypso ne pouvait se consoler du depart d'Ulysse), заставляетъ учениковъ выучить ее наизусть, а также запомнить печатное изображение составляющихъ ее словъ и тогда уже разлагаетъ слова—сказанныя на звуки, а напечатанныя на буквы. Но это сложно.

Можно начипать не съ книги, а съ отдъльныхъ словъ. Надо только, чтобъ дъти хорошо ихъ понимали. Такимъ образомъ возникла метода Фогель-Бема (нормальныхъ словъ). Русскій ея поклоппикъ, г. Бунаковъ, поступаетъ такъ. Онъ даетъ ученикамъ по засушенной осъ, изучаетъ, гдъ у нея крылья, гдъ ноги и гдъ голова, тогда только

составляетъ изъ карточекъ слово «оса» и начинаетъ разложение на звуки и буквы. Нъкоторые присоединяють по этому удобному случаю пъсенки, сказочки, загадки. Метода Жакото пользуется въ теоріи большимъ уваженіемъ, но на практикъ распространенія не получила, хотя существуютъ и иъмецкія ея переработки. (Здъсь первая фраза: Franz, Franz, о кошт doch bald zu mir). Метода же Фогель-Бема введена въ очень многія школы.

Однако, въдь люди прежде, чъмъ читать іероглифы, должны были ихъ высъчь. Не значить ли нарушать естественный и свободный ходъ развитія ученика, не значить ли подчинять его мысль невыносимому авторитету, если дать ему прямо напечатанное? Надо учить его сперва писать, а потомъ читать. Мысль остроумная. Только, держась ее, слъдовало бы принять и программу Закона Божія, изобрътенную Пеллеромъ, который сперва нѣкоторое время воспитываль своихъ учениковъ въ правилахъ языческой религіи (какой именно?), потомъ нереходиль къ Іудейской и лишь затёмъ вводиль дётей въ истины христіанства. Изобрътатель обученія письму-чтенію, Гразеръ, открыль въ своей методъ и еще преимущество; онъ сообразилъ, именно, что письменное и вмецкое начертание буквъ есть изображение положенія рта во время ихъ произношенія; почему пишется О-поиятно; черточка въ i показываетъ, что этотъ звукъ образуется языкомъ, а точка-что языкъ на мгновеніе касается зубовъ и сейчасъ же отскакиваеть; р-имъетъ черту внизъ потому, что при его произношеніи воздухъ идеть изо рта книзу; и т. д.; такимъ образомъ дъти попимаютъ, а не запоминаютъ и самыя очертанія. Упрощенная метода Гразера, безъ этой последней прибавки, наиболе теперь распространена; ен придерживаются Дистервегь, Диттесъ, Любенъ и другіе корифен нъмецкой педагогики.

Существуеть еще метода Круга. Онъ нашель, что дѣти дотолѣ не будуть сознательно читать, доколѣ не поймуть, какъ они произносять самые звуки. И вотъ первые его уроки обученія грамотѣ имѣютъ такой видъ:

Учит. Ротъ открыть! Учен. А. Учит. Ротъ широко! Учен. Е.

Учит. Ротъ широко, языкъ кверху! Учен. И.

И т. д. Въ самомъ началъ, чтобы не слишкомъ раздирать уши, ученики только ставятъ ротъ и языкъ въ должныя положенія, не произнося звуковъ громко.—Кругъ умеръ въ 1834 г. Его метода въ Германіи не принялась, но для насъ она интересна тъмъ, что въ 1867 г. редакція журнала «Дътскій Садъ» издала «Азбуку», гдъ физіологія звуковъ считается необходимымъ условіемъ сознательности обученія чтенію. (Говорю со словъ бар. Корфа, «Рус. Нач. Шк.», 98 Самъ я этой азбуки не видалъ).

Но спъщу оговориться. Все сказанное направлено противъ звуковой методы. Я и считаю ее, дъйствительно, неудобной, по только потому, что она, не представляя выгодъ скорости, тъмъ не менъе очень сложна. Между тъмъ новоявленные педагоги «простые мужички» разсматривають ее, такъ сказать, съ точки зрвнія ея православности. Ужъ коли церковно-приходская школа, такъ и учить въ ней надо со всякими бры, кры, вспры; такъ молъ и Первоучители учили. Глубочайшее заблужденіе. Начинать надо съ гражданской печати и учить читать какъ можно скорве; иначе не успвешь за три-четыре года научить писать. Но какъ объяснить это людямъ, не понимающимъ того, о чемъ они такъ ретиво толкуютъ? Еще и еще разъ: опасность церковно-приходской школъ грозить отъ ея же защитииковъ. Представимъ себъ двъ школы. Въ одной, хотя бы и не православной, ученики къ концу зимы читаютъ всякую русскую и славянскую книгу, пишуть и кое-что знають изъ ариометики. Въ другой, строго церковной, они еще только кончають азбуку. Куда должень отдать крестьянинъ своего сына?

Не менъе сложную исторію имъють и другія такъ называємыя развивающія методы. Разнообразіе ихъ, въ извъстной степени, необъятно. Каждый авторъ изобрътаетъ какія-нибудь усовершенствованія и приписываетъ имъ ръшающее значеніе. Кромъ того, онъ разнообразятся по предметамъ, къ коимъ прилагаются. Но всъ онъ имъютъ общее основаніе, которое выражено Шуманомъ въ такихъ словахъ: «Преподаваніе должно: 1) дать ученику запасъ конкретнаго матеріала знанія и 2) извлечь изъ него заключающееся въ немъ общее. Въ первой дъятельности учитель даетъ важный сырой матеріалъ, который ученикъ долженъ воспринять и усвоить. Во второй дъятельности ученикъ приводится, помощью преподаванія, къ тому, что онъ переработываетъ предложенный ему матеріалъ въ понятія, правила, законы, принципы.... Полученныя понятія должны быть испробованы

на примърахъ, укръплены и сдълаться такимъ образомъ полной собственностью ученика».

Это значить: надо, чтобы дъти наблюдали и сами дълали выводы изъ собраннаго такимъ образомъ матеріала, — чтобы процессъ мышленія учениковъ шелъ индуктивнымъ путемъ. Въ примъненіи къ отдъльнымъ предметамъ это требование получаетъ весьма различныя формы. Я возьму одинъ медкій примъръ, въ его простъйшей формъ. Надо объяснить окончаніе родительнаго падежа единственнаго числа именъ прилагательныхъ мужескаго рода. «Научный» пріемъ состоить въ томъ, чтобы сказать ученикамъ, что въ этомъ случаъ, хотя слышится аво и ево, пишется аго и яго. «Элементарный», развивающій пріемъ требуетъ, чтобы учитель написалъ нъсколько прилагательныхъ въ этой формъ, вопросами заставиль учениковъ объяснить, какая это форма, и вопросами же навелъ ихъ на мысль о различіи въ произношении и начертании; такимъ образомъ ученики сами дохопять, что въ этомъ случав окончание пишется иначе, чемъ произносится, и какъ именно. Въ другихъ случаяхъ путь длиниве и сложпъе; понятія физической географін, папр., не сообщаются учителемъ, въ систематическомъ порядкъ, а ученики сами доходять до нихъ, «изучая» село, гдъ стоитъ школа, приходъ, волость и т. д. А затъмъ примънение добытыхъ такимъ образомъ понятій и правилъ на практикъ и укръпленіе навыка этого примъненія совершается такъ же, какъ если бы ученикъ заучилъ ихъ со словъ учителя.

Слъдовательно, вся разница между обыкновенными, «научными» прісмами и усовершенствованными, «элементарными», состоить вътомъ, что ученикъ, слъдуя послъднимъ, прежде чъмъ усвоить памятью и упражненіемъ извъстное правило и научиться примънять его къ дълу (чъмъ бы «научные» пріемы и ограничились), долженъ, отвъчая на вопросы учителя, самъ дойти до него. Т. е., «элементарные» пріемы не замъняютъ «научныхъ», а прибавляютъ къ нимъ кое-что. Значитъ, вся суть въ этой прибавкъ. Она имъетъ де ту цъну, что, пользуясь ей, учитель вводитъ ученика въ науку, по выражснію еще Бэкона, тъмъ же путемъ, какимъ шелъ самъ,—и тъмъ развиваетъ его самостоятельность, откуда вытекаетъ и сила воли и т. д. и т. д., ибо во всякомъ научномъ изслъдованіи мысль доходитъ до истинъ индуктивнымъ путемъ; такъ что ученикъ здъсь упражняется въ томъ процессъ, который есть нормальный. Но такъ ли это? Не говорю

уже о томъ, что вопросъ о роли индукціи вовсе еще не ръшенъ. Важите то, что наиболте самостоятельная работа ученика происходить все-таки въ то время, когда онъ прилагаетъ правило къ практикъ, слъд., послъ того индуктивнаго процесса, коимъ опъ до этого правила дошелъ. Но и самое предположение, что ученикъ упражияется въ индуктивномъ процессъ мысли, возбуждаетъ большое сомнъніе. Въдь онъ собственно только отвъчаетъ на вопросы учителя, расположенные въ томъ порядкъ, какъ онъ долженъ былъ бы предлагать ихъ себъ, если бы отыскиваль этимъ путемъ истину самостоятельно. Слъд. индуктивный процессъ происходить только въ головъ учителя, а для ученика онъ разлагается на отдёльные мелкіе моменты, которые, взятый каждый отдёльно, не представляють почти никакого, не только что индуктивнаго, процесса мысли; ученикъ только отвъчаетъ учителю то, что онъ знаетъ. Или ему пужно объяснять руководящую мысль, которая связываеть отдёльные моменты индуктивнаго процесса? Кажется, никто еще не ръшался требовать этого.

Всякій непредуб'єжденный челов'єкъ долженъ согласиться, что такимъ образомъ развивающее вліяніе «элементарныхъ» пріемовъ обученія по меньшей м'єр'є не очевидно, чтобы не сказать бол'єе.

Но совершенно очевидно, напротивъ, что они, во-первыхъ, трсбуютъ больше времени, чѣмъ «научные», ибо прибавляютъ нѣчто отъ себя; а временемъ русская школа и такъ болѣе, чѣмъ не богата. Во-вторыхъ—и это самое важное—они требуютъ особенныхъ, нарочито и усиленно приготовленныхъ учителей. Центръ тяжести въ нихъ лежитъ очевидно въ вопросахъ, помощью коихъ учитель ведетъ ученика къ открытію правилъ и понятій. Но чтобы вопросы не обратились въ пустую болтовню, они должны быть задаваемы въ строгомъ порядкѣ и количествѣ. \*) «Догматическая форма преподаванія, признается самъ Диттесъ, имѣетъ болѣе обширное примѣненіе и кромѣ того она легче и удобнѣе, чѣмъ развивающая... Послѣдняя требуетъ, во всякомъ случаѣ, не только, чтобы учитель точно зналъ и принималъ въ соображеніе степень развитія ученика, но также и очень умѣлаго и строго размѣреннаго употребленія учебныхъ средствъ и языка, чтобы избѣгнуть траты времени и путапицы въ головѣ ученика».

<sup>\*)</sup> Умънье задавать вопросы, катехизація развилась поэтому въ цълую науку; она имъетъ уже спеціальную литературу, и въ каждомъ учебникъ педагогики ей отводится много мъста. Иъкоторые педагоги (Вильбергъ, Динтеръ) прославились именно своимъ талантомъ катехизаціи.

Но ни одна школа въ міръ, и русская менье другихъ, не можетъ расчитывать на исключительныхъ деревенскихъ учителей. Въ среднемъ выводъ она должна довольствоваться, если учителя будутъ твердо грамотны и обладать нъкоторой технической сноровкой. Учительскихъ семинарій нигдъ не можетъ быть въ достаточномъ числъ, и изъ ихъ воспитанниковъ лучшіе, т. е. тъ, въ которыхъ знанія больше, а полуобразованности меньше, стремятся и попадаютъ на лучшія мъста, напр. въ города, а на долю деревни остаются учителя менъе способные и менъе знающіе.

Это, можетъ быть слишкомъ длинное и слишкомъ спеціальное, разсуждение приводить, такимъ образомъ, къ следующему выводу. Ни огульное отрицаніе, ни безусловное восхваленіе усовершенствованныхъ методъ не имъетъ оправданія. Частью онъ стремятся облегчить для учителя и ученика изучение предметовъ школьнаго курса; съ этой стороны подробное знакомство съ ними не только желательно, но и обязательно для всёхъ, занимающихся народной школой. Частью же онъ ставять своей задачей особенное умственное развитие ученика. Но тутъ ихъ объщанія неопредъленны, цълесообразность ихъ средствъ не очевидна, а вредъ, который ими могутъ принести недостаточно ловкіе въ ихъ прим'єненіи учителя, коихъ однако неизбъжно большинство, этотъ вредъ признаютъ и сами ихъ защитники. Слъд., все, что въ нихъ направлено къ этой цъли, должно быть, какъ общее правило, отброшено. Но если какой-нибудь учитель пожелаеть пользоваться «элементарными» методами во всей ихъ полпотъ, и при этомъ успъхи его учениковъ не будутъ слабъе, чъмъ при «научномъ» преподаваніи, то нъть поводовъ мъшать ему.

Это, однако, не значить, чтобы школа, въ коей не употребляются «элементарные» способы преподаванія, не имѣла никакого развивающаго вліянія на учениковъ. Не подлежить ни малѣйшему сомиѣнію, что обученіе, кромѣ вліянія матеріальнаго—укрѣпленія навыковъ и сообщенія свѣдѣній, имѣстъ и вліяніе формальное, развивая умственныя силы. Смѣшно было бы говорить, что крестьянскій мальчикъ, учившійся въ школѣ, и крестьянскій мальчикъ, не учившійся въ ней, равны по способностямъ мыслить. Но надо дать себѣ отчеть, откуда происходить эта разница. Не претендуя на научную точность и не обращая вниманія на опасность подвергнуться насмѣшкамъ психологовъ, можно представить себѣ дѣло такимъ образомъ.

Главное содержаніе крестьянской жизни-физическій трудъ. Но тъмъ не менъе какъ бы мало ни приходилось крестьянину размышлять, все-таки приходится. Только эти размышленія всецьло направлены на предметы ближайшей окружающей действительности, - я пока не говорю о вопросахъ нравственныхъ, національныхъ и религіозныхъ. Въ этой практической области мысль можетъ достигнуть значительной тонкости и остроты; отсюда-то и происходить то развитие и тотъ запасъ свъдъній, съ коими ребята приходять въ школу, и къ коимъ ученые педагоги питаютъ столь непобъдимое презръніе. Но какой бы степени совершенства мысль здёсь не достигла, она сохраняеть свое происхожденіе, а слъд. и свой характеръ. Она имъетъ своимъ матеріаломъ только реальные факты, точнее, ихъ отношенія, а не понятія сами по себъ. Въ умъ крестьянина образуются, такъ сказать, мыслительныя привычки, въ коихъ мысль сама себя и заковываетъ. Одни и тъ же событія, повторяясь съ почти стереотипной точностью изъ года въ годъ, изъ поколънія въ покольніе, образують рядъ, такъ сказать, готовыхъ умственныхъ схемъ, особенно въ такой равнинной и земледъльческой странъ, какъ Россія. Можно представить себъ, что крестьянинъ мыслитъ не идеями, а готовыми, неразрушимыми комбинаціями идей.

Обусловленная, такимъ образомъ, теченіемъ всей жизни, мысль крестьянина можетъ достигнуть остроты, но ей трудно получить свободу и гибкость. Для этого ей нужно было бы выйти изъ-подъ вліянія однообразныхъ отношеній между внѣшними событіями и явленіями. Это и достигается, безъ всякаго школьнаго обученія, коль скоро крестьянинъ принимается за болѣе разнообразный трудъ или переселяется въ мѣста, гдѣ жизнь представляетъ болѣе перемѣнъ и не предписываетъ мысли однообразныхъ рамокъ земледѣльческой деревни.

Точно такое же освобождение мысли даетъ и школа. Школьныя занятия сразу переносятъ ученика въ новый міръ. Его мысль должна впредь работать надъ самой собой, какъ своимъ матеріаломъ, надъ словомъ, какъ своимъ выраженіемъ,—поводовъ къ чему у него было очень мало, пока онъ былъ дома занятъ исключительно физическимъ трудомъ. Не закопы реальной необходимости становятся для него высшимъ рѣшающимъ принципомъ, а законы необходимости логической. И это на первыхъ же порахъ, съ перваго же маленькаго разсказа, который ему надо передать своими словами, съ первыхъ же,

легчайшихъ ариометическихъ вычисленій, особенно съ первыхъ ороографическихъ правилъ, которыя ему приходится примънять на практикъ. Я готовъ даже сказать, что наглядность не только не есть руководящее начало всякаго обученія, а напротивъ, ея примъненіе должно быть ограничено самымъ тъснымъ кругомъ; она должна являться тамъ только, гдъ она крайне необходима, какъ матеріальная подмога, но не какъ формальное развивающее средство. Надо развить мыслительную свободу ученика, а она развивается только работой въ области чистой мысли, поскольку это достижимо въ народной школъ.

Коли хотите, это система классическаго образованія въ противоположность реальному. Два его основанія—математика (ариометика) и языкъ (элементарная грамматика). Относительно первой взгляды всёхъ согласны. О второй спорять, —можно ли, а потому должно ли вводить систематическую грамматику въ курсъ народной школы. Спорятъ именно съ этой точки зрёнія, потому что всё согласны, что введеніе ея желательно по практическимъ соображеніямъ: только она даетъ прочность письму. Это вопросъ и трудный, и легкій, ибо отдёльно онъ не разрёшимъ. Если вёрно, что наглядность не есть руководящій принципъ школьнаго преподаванія, то на мёсто нагляднаго обученія и всего, что съ нимъ связано, очень удобно можетъ быть поставлена грамматика, и это сдёлано уже не въ одной школѣ. Въ противномъ случаё едва ли удастся всунуть ее, рядомъ съ нагляднымъ обученіемъ, въ 3-годичный, точнѣе 18-мёсячный курсъ нашей школы.

Не надо, однако, обольщать себя надеждой, что грамматика, взятая отдёльно, сдёлаетъ много для умственнаго развитія ученика. Объемъ того, что можетъ быть пройдено, слишкомъ малъ, чтобы внушать черезчуръ смёлыя ожиданія. Грамматика есть одна изъ составныхъ частей, главная составная часть той отвлеченной умственной атмосферы, которая окружаетъ ученика въ школъ. Только вся эта атмосфера, всей своей совокупностью, вліяетъ развивающе на ученика, настолько освобождаетъ его мысль, что онъ получаетъ споеобность составлять новыя комбинаціи идей, независимыя отъ тёхъ умственныхъ привычекъ, которыя онъ получилъ дома и съ которыми пришелъ въ школу.

Доселъ ръчь шла объ обучении. Но кромъ обучения, вліяющаго на умъ, существуетъ и восинтаніе, вліяющее на нравственность. Восинтаніемъ должна заняться также школа. Какъ ни смотръть на нее, сколь малое вліяніе ни приписывать ей сравнительно съ вліяніемъ жизни, разъ она, а не семья даетъ грамотность, она же должна дать и руководящіе принципы въ жизни; безъ этихъ принциповъ грамотность есть весьма опасное, обоюдоострое орудіе.

Ни одна школа и не отказывается отъ этой задачи, но способы, къ коимъ можно въ этомъ случав прибъгнуть, весьма различны.

Нъмецкая педагогика думаеть, по выраженію бар. Корфа, что «въ сельской школь воспитаніе должно совершаться преимущественно посредствомъ обученія,»—матеріально и формально.

Въ первомъ отношеніи главное мѣсто принадлежитъ преимущественно урокамъ Закона Божія (религіи, какъ говорятъ Нѣмцы), пбо въ томъ или другомъ видѣ связь между религіей и нравственностью признается огромнымъ большинствомъ. Но о Законѣ Божіемъ рѣчь пойдетъ ниже.

Въ формальномъ отношении воспитание черезъ обучение состоитъ изъ того воздъйствия, которое приписываютъ учебнымъ занятиямъ па умственныя силы ученика. Я не стану повторять того, что уже было сказано по этому поводу. Затъмъ, занятия въ школъ должны развивать волю, причая учениковъ къ труду. Это совершенно върпо. Только не слъдуетъ ставить этого влиния въ особую заслугу школъ. Трудъ въ школъ влияетъ такъ же, какъ всякий другой обязательный и отвътственный трудъ. А если чья жизнь полца такого труда, то это жизнь русскихъ деревенскихъ учениковъ. И поэтому они приходятъ въ школу съ такимъ сознаниемъ важности труда, съ такой жаждой занятий, что учителю нечего возбуждать въ нихъ прилежание; на-

оборотъ, ученики сами могутъ показать ему примъръ того, какъ надо трудиться. Вопросъ, след., въ томъ, чтобы найти должную меру учебнаго труда. Въ этомъ случав одинаково опасны крайности старинной русской школы, которая требовала отъ учениковъ непомърныхъ усилій и исключительныхъ способностей, и крайности филантропистовъ (Базедова, Кампе и др.), стремившихся свести все ученіе на игру. Отъ комическихъ увлеченій филантропистовъ нёмецкая педагогика освободилась; но стремленіе чрезмірно облегчать трудь учениковъ еще часто въ ней проявляется и отразилось, конечно, и въ русской педагогической литературь. Въ Петербургъ изданы, напр., одной изъ главныхъ педагогическихъ издательскихъ фирмъ и превосходно въ типографскомъ отношеніи «Буквы-картинки»; онъ должны помочь дътямъ запоминать наименованія буквъ тъмъ, что буквы имъють видь предметовь, пазванія конхь начинаются со звуковь, изображенных буквами; такъ з изображено въ видъ змъи, в-веревки, щ составлено изъ щипцовъ; почти невъроятно, но эта азбука вышла уже нъсколькими изданіями. То же стремленіе побуждаеть многихъ писателей настойчиво совътовать прерывать уроки въ младшемъ отдъленіи пъніемъ дътскихъ пъсенокъ, сказками и т. п. Не совстмъ неправъ быль Достоевскій, говоря, что «вся педагогика ушла въ заботу объ облегченіи». Надо быть очень внимательнымъ, чтобы не увлечься этимъ паправленіемъ.

Нъкоторые писатели, —Дистерветь, отчасти Диттесъ, ограничиваютъ воспитаніе обученіемъ. Большинство же сознается, что обученіе педостаточно, и дълаетъ различныя прибавки. Такимъ образомъ возниваетъ вопросъ объ особой школьной дисциплинъ. Не стоитъ доказывать, что она необходима. Безъ опредъленнаго порядка нельзя управлять 50—60 дътьми. Болъе, чъмъ очевидно, также, что учитель долженъ быть во всемъ примъромъ для учениковъ. Обо всемъ этомъ не стоитъ и толковать. Но надо обратить вниманіе на слъдующее. По самому существу школьныхъ занятій школьная дисциплина не можетъ походить на дисциплину домашнюю. Учителю можетъ казаться, что первая выше послъдней. Но ученики думаютъ нначе. За исключеніемъ самыхъ общихъ требованій, напр. въжливости, они полагаютъ, что школьная дисциплина стоитъ не выше, а рядомъ съ домашней и пужна только въ школъ. Это убъжденіе поддерживается съ объихъ сторопъ. Русскій крестьянинъ, когда онъ не на работъ,

очень безпорядоченъ въ распредъленіи своихъ занятій, даже сна и ъды. Но на работъ у него есть свои обычаи. Напр. отдыхаютъ днемъ во время работы только лътомъ, до Успеньева дня; зимой не отдыхаютъ. Точно также послъ Святой не зажигаютъ вечеромъ огня, и этотъ обычай соблюдается и городскими мастеровыми; есть даже особый праздникъ, Засидки, т. е. осеннее начало работъ при огнъ. Поэтому строгое распредъление школьнаго дня ученики считають за исключительно школьную принадлежность; имъ и въ голову не приходитъ, что такую же правильность возможно установить и дома, и что она и тамъ можетъ быть полезна. Даже и въ школъ они подчиняются порядкамъ не такъ легко, какъ это можно было бы ожидать съ перваго взгляда. У насъ въ школъ есть общежитіе; часы общаго завтрака, объда и ужина, понятно, опредълены; по постоянно случается, что тоть или другой ученикъ не объдаеть или не ужинаеть. «Чего ты не вшь?»—«Да воть на той перемвнв хлвбда повль, не хочется теперь». Всъ усилія къ искорененію этого «безпорядка» были безплодны. Случалось также, что мальчикъ, выспавшись на «большой перемънъ», вставалъ ночью, часа въ 2, зажигалъ огонь и принимался за какую-нибудь работу. Такая же разница есть и въ правилахъ общежитія. Крестьянинъ не благодаритъ за услугу, входитъ въ избу въ шанкъ, беретъ чужую вещь безъ спроса; и виъстъ съ этимъ онъ никогда не войдеть въ компату не помолясь, пепремънно скажеть: «хлъбъ да соль», когда входить въ компату, гдъ ъдять, и ему непремънно отвътять: «милости просимъ» и т. п. Все это дълаеть то, что множество правиль и привычекь, естественныхь въ нашемь быту, ученики считають за школьную особенность. «А у насъ въ школъ такъ-то вотъ дълается», говорятъ они, подразумъвая подъ этимъ, что это дълается такъ только въ школъ. И такой взглядъ доходитъ до курьезнаго: ребята называють, если того требуеть учитель, въ школъ другъ друга полными именами, но за порогомъ училищнаго зданія возвращаются снова къ «Иетька» и «Васька».

Съ другой стороны и сама школа часто виновата въ этомъ взглядъ учениковъ. Часто употребляютъ въ школахъ такія мъры; которыя дъйствительно нигдъ иначе не пригодны. Напр. извъстны обычан заставлять учениковъ подымать руку, когда имъ хочется что-нибудъ сказать, вмъсто того, чтобы прямо объ этомъ заявить, ходить парами и т. п. Или что должны подумать ученики, выслушавъ такое настав-

леніе (изъ книги г. Бобровскаго: «Курсъ практической педагогики): «Смотрите! Вотъ тутъ у меня на столь такая же доска, какъ и ваши; я хочу положить ее безъ шума въ ящикъ (выдвигаетъ его), сдѣлаю такъ: возьму доску за правый край правою рукой, за лѣвый—лѣвою, въ то время когда скажу: разъ! (Въ этотъ моментъ беретъ доску, какъ сказалъ), подниму ее надъ столомъ, когда скажу: два! (Исполняетъ это), положу въ ящикъ при словъ: три! (Кладетъ), положу руки на столъ, какъ училъ васъ кластъ ихъ при словъ: четыре! (Укладываетъ руки, какъ выше сказано). Понялъ ли, какъ нужно укладыватъ безъ шума доски, Петровъ?»

Такимъ образомъ, совершенно напрасно надъются, что школьная дисциплина, школьные порядки могутъ оказать вліяніе на воспитаніе и развитіе въ дътяхъ порядочности и другихъ подобныхъ качествъ. Этого никогда не было и быть не можеть. Если уже хотъть показать ученикамъ примъръ порядочной жизни, то надо поступать прямо противуположно тому, какъ обыкновенно совътуютъ. Учитель не только не долженъ являться передъ учениками въ особепномъ, нъсколько возвышенномъ видъ, какъ того требуютъ нъмецкие писатели, не только не долженъ предъявлять какихъ-либо особыхъ требованій, ставить особыя правила, а наоборотъ, онъ долженъ жить полной жизнью съ учениками, не прячась отъ нихъ въ своей обыденной обстановкъ. И только когда ученики убъдятся, что жизнь учителя, школьная жизпь, есть такая же жизпь, какъ и домашияя, можно надъяться, что они сочтутъ примъръ, подаваемый учителемъ, за достойный подражанія. Не свои особыя привычки должень вносить учитель въ школу, а напротивъ, какъ можно больше приближаться къ привычкамъ деревни, откидывая отъ нихъ все дурное и не парушая безразличнаго, а тъмъ болъе хорошаго. Всъ дисциплинарныя требованія, вызываемыя особенностями школьных запятій, суть зло, которое падо стремиться по возможности уменьшить.

Вившняя порядочность поведенія и обстановки, однако, не все въ воспитаніи. Есть другая, существенивйшая его сторона, внутренняя. Воспитаніе должно развить въ воспитанникахъ правственныя чувства. Въ этомъ вся суть. И задачи обученія, и задачи только что разобраннаго вившняго воспитанія ничто въ сравненіи съ этой главивйшей, высшей и окончательной. Но какъ понимать слово: развить? Оно не значить, чтобы школа должна была дать своимъ воспитанникамъ нъчто

новое. Различіе добра и зла существуєть во всякомъ обществѣ, на всякой ступени его, и, можеть быть, на «низшихъ» отчетливѣе, чѣмъ па «высшихъ». Но попятія эти бывають часто искажены; ихъ надо очистить; вотъ первый смыслъ выраженія: развить правственныя чувства. Но и въ чистомъ своемъ видѣ они могутъ оказаться слишкомъ слабыми при столкновеніи человѣка съ жизненными соблазнами, когда онъ попадетъ на Геркулесово распутіе добра и зла, порока и добродѣтели. Укрѣпить воспитанника для жизненной борьбы, вотъ второй смыслъ этого выраженія.

Собственно сообщить ученикамъ, словомъ или примъромъ, рядъ нравственныхъ понятій, если самъ ихъ имѣешь, ничего не стоитъ. Вопросъ, слѣд., въ томъ, имѣетъ ли учитель эти понятія, иначе, какимъ высшимъ нравственнымъ принципомъ онъ руководится въ своей собственной жизни. Отъ рѣшенія этого вопроса, въ большой стенени, зависитъ и второй: какъ укрѣпить въ воспитанникѣ эти понятія. Но тутъ мы снова встрѣчаемся съ большимъ разнообразіемъ взглядовъ.

Мэлисъ, въ своей «Volksschulkunde», и нѣкоторые другіе—русскимъ, повидимому, неизвѣстные, по слѣпой пгрѣ случая,—требуютъ строго церковнаго (лютеранскаго) воспитанія и только при этомъ условіи ожидаютъ вліянія школы на правственность. Библейская исторія, по ихъ мнѣнію, разъясняя попеченіе Творца о людяхъ, должна довести дѣтей до того, чтобы они «какъ истинныя дѣти Божьи и живые члены Церкви принимали живое участіе въ жизни христіанской общины»; она же поможетъ имъ «понимать и самостоятельно читать Священное Писаніе». Знакомство съ перикопами (богослуженіемъ, расположеннымъ по церковному году) «даетъ имъ возможность принимать живое участіе въ богослуженіи общины». Катехизисъ «введетъ ихъ въ вѣроисповѣданіе ихъ Церкви» и останется непогибающей ихъ собственностью на всю жизнь.

Но большинство все болье удаляется отъ подобной точки эрьнія. На границь стоить, напр., Эльперихь, одинь изъ новыйшихь писателей, который замычаеть только, что желаніе исключить Законь Божій изъ школьнаго курса показываеть недостатокъ педагогической проницательности («Es verräht wenig pädagogische Einsicht, wenn manche den Religionsunterricht aus der Schule verweisen wollen»). Дистервегь перешель уже за эту границу. Онъ считаеть идеаломь

нравственнаго воспитанія свободное развитіе человіческой личности; поэтому все воспитаніе для него сводится на всесторониее развитіе способностей посредствомь формальной стороны обученія. Отпосительно преподаванія религіи онь колебался; сперва онь защищаль школу вітроисповіт не (confessionelle Schule), потомь перешель къ школамь безь всякаго религіознаго воспитанія, ибо посліт не школіт сь преподаваніемь религіи вообще, вь родіт какь вь Голландіи, гдіт имя Бога произносить вь школахь можно, а имя Христа—нельзя.

Но дальше всъхъ ушелъ Диттесъ, предложившій совершенно особую систему. Если бы ея изобрътатель не быль авторитетнъйшимъ изъ живущихъ нынъ педагоговъ, то па нее можно было бы не обратить никакого внимація; до того она нельпа. Но въ виду уваженія, кониъ окружено имя Диттеса, а также весьма поучительной связи ея съ общими основаніями німецкой педагогики (о чемъ будеть сказано въ своемъ мъстъ), - на ней необходимо остановиться подробнъе. Воспитывающему вліянію обученія Диттесь приписываеть, такъ же какъ и другіе, очень важное значеніе. Но кромъ того онъ полагаетъ, что основаніемъ правственности служить правильная оцінка (Werthschätzung); человъкъ долженъ узнать относительную цъну всъхъ житейскихъ явленій и отношеній, всёхъ человёческихъ качествъ и въ жизни неизмънно предпочитать высшее низшему. Эту правильную оцёнку (неизвёстно, впрочемъ, кёмъ составленную) можно впушить ученику словомъ и дёломъ, преимущественно же тёмъ, чтобы ставить передъ нимъ все въ должномъ свътъ и на должномъ мъстъ, не такъ, какъ это бываетъ въ жизни, гдъ часто дурное предпочитается хорошему. Такимъ образомъ разовьются въ воспитанникъ чувства чести, долга, исполненія обязанностей, сострадательности и т. д. Даже любовь къ людямъ развивается не иначе; стоитъ только окружить ребенка хорошими людьми или, по крайней мфрф, показывать только хорошія ихъ стороны. «Какъ же иначе можеть дитя дойти до уваженія къ людямъ?» спрашиваеть не безъ наивности знаменитый вънскій педагогъ. \*) Религія же является только когда такимъ обра-

<sup>\*)</sup> Воть въ подлинник это невъроятное мъсто: "Das Kind soll zuerst nur gute Menschen, oder doch vorzugsweise die guten Seiten der Menschen kennen lernen. Wie sollte er sonst zur Menschenliebe und Menschenachtung gelangen? Wenn dem Kinde frühzeitig Feindseligkeit, Falschheit, Unredlichkeit u. s. w.

зомъ весь правственный кодексъ уже усвоенъ дътьми. Основаній возбужденія религіознаго чувства три: 1) эстетическое (стремленіе къ высшему идеалу), 2) теоретическое (признаніе послъдней причины) и 3) практическое (утъщение въ бъдствіяхъ сознаніемъ своей зависимости). Чтобы можно было производить преподавание религи въ такомъ духъ, надо еще создать новую книгу, въ коей содержалось бы все общее всёмъ «истиннымъ религіямъ» —и христіанской въ томъ числь. Главное содержание такой книги-отрывки изъ. Библии, но къ нимъ надо прибавить выбранныя мъста (Blumenlese) изъ Зендъ-Авесты, Лао-тзе, Вэдъ, браманской и буддійской литературы, Корана и т. д. Но пока такой книги нътъ (къ счастью школы, можно добавить), приходится ограничиваться книгой для чтенія. Изложивъ свой планъ преподаванія религін, Диттесь весьма основательно опасается, что ученикъ спроситъ, да правда ли все это? Учитель отвътитъ, что не знаеть, но что этому надо върпть, ибо учитель никогда въ своемъ преподаваніи не долженъ покидать чисто-челов вческой точки эрвнія. \*) О въроисповъдномъ преподаваній религіи не можетъ быть и ръчи, потому что, какъ увъряетъ Диттесъ, не только опредъленное въроисповъданіе, но и чистая въра имъетъ очень ограниченное вліяніе на нравственность, до такой степени, что, пока есть священники, нравственность болье страдаеть отъ религіи, чымь выигрываеть. \*\*)

entgegentritt, oder wenn in der Umgebung des Kindes fortwährend die Fehler der Leute, allerlei schandbare Vorfälle und Nichtswürdigkeiten den Gegenstand der Unterhaltung bilden, wenn etwa gar die scandalöse Tagesliteratur schon dem Knaben und Mädchen zur Lectüre dient: so fällt in das zarte Gemüth die unheilvolle Saat der Menschenverachtung, des Menschenhasses, des Zweifels an aller menschlichen Tugend und Würde". Schule der Pädagogik. 1880. 403.

<sup>\*)</sup> Niemals lasse sich der Lehrer im Unterrichte vom rein menschlichen Standpunkte abdrängen. Id. 453.

<sup>\*\*)</sup> Wenn man... behauptet, dass der Religionsunterricht wegen der sittlichen Bildung in der Volksschule erhalten werden müsse: so ist zwar nicht zu leugnen, dass der reine und schlichte Glaube an einen heiligen und gerechten Gott eine Stütze der Moralität sei. Allein sobald die Religion unter den Händen der Priester in einen bestimmten "Dienst" Gottes oder der Götter verwandelt wird, treten die rein sittlichen Elemente in den Hintergrund, und in Summa hat, so lange es Priester giebt, die Moralität durch die Religion gewiss mehr verloren als gewonnen. Es ist sehr gefährlich, die Sittlichkeit an die Confession zu binden, auf die Confession zu stützen, weil in diesem Falle die Moralität selbst wanken und schwinden muss, wenn der Glaube wanket und verschwindet. Id. 512.

Очень логично, поэтому, Диттесъ въ своей «Методикъ народной школы» совсъмъ не касается Закона Божія. Стоитъ ли говорить о преподаваніи предмета, который по настоящему долженъ былъ бы быть совершенно изгнанъ изъ школы? \*)

Такимъ образомъ корифеи нѣмецкой педагогики все болѣе съужаютъ значение религиознаго воспитания и все большую силу приписываютъ воспитанию свѣтскому. Но до соглашения они не дошли.

Это обстоятельство поставило русскихъ педагоговъ въ очень большое затрудненіе. Не говорить о Законъ Божіемъ нельзя, а что сказать—неизвъстно. Нъмцы никакихъ указаній не даютъ. То они требуютъ большаго мъста для Закона Божія, но съ такой спеціально-лютеранской точки зрънія, что ихъ указаній никакъ не приспособишь къ русской школъ, то выбираютъ какой-то неопредъленный средній путь, то впадаютъ, какъ Диттесъ, въ такія крайности, которыхъ, пожалуй, и цензура не пропуститъ. Какъ быть? А между тъмъ необходимо приписать важное значеніе Закону Божію и даже посовътовать знакомить учениковъ съ богослуженіемъ. И вотъ пачинаются у разныхъ писателей догадки и предположенія по этому поводу.

Такъ г. Тихомировъ, въ «Основаніяхъ дидактики», весьма, повидимому, основательно замъчаетъ, что «обученіе Закону Божію въ молодые годы ученія и должно служить однинь изъ весьма дійствительныхъ (надо замътить эту мягкость выраженія) средствъ къ насажденію и укрупленію въ человуку истинной вуры въ Бога, къ укорененію въ сердцѣ его дѣятельной христіанской любви къ Богу и ближнему и надежды на Бога. Главною цёлью въ религіозномъ обученіи въ народной школъ должно быть возбуждение, развитие и укръпление въ дътяхъ религіознаго чувства». Но надо понимать эти прекрасныя слова въ ихъ истинномъ смыслъ. Въ нихъ ръчь идетъ только объ обученіи, продолжающемся лишь въ школьные годы. Это не болье какъ сообщение дътямъ философской отвлеченной доктрины (хотя и въ конкретныхъ образахъ), которая имъетъ передъ другими только преимущество удобопонятности. Это ясно вытекаетъ изъ слъдующихъ словъ автора: «Знанія прекрасныхъ примъровъ изъ жизни мужей ветхозавътныхъ и знанія обстоятельствъ жизни Спасителя, безъ зна-

<sup>\*)</sup> Die gegenwärtige Praxis (des Religionsunterrichtes) kann uns nicht interessiren, da wir sie principiell für verfehlt halten. Id. 452.

нія того, чему Опъ училъ людей, недостаточно для положительнаго воспитанія челов ка. Мы много можем в встр тить учебников , гд в объ ученіи евангельскомъ почти не упоминается (?), а между тъмъ это ученіе такъ важно для воспитанія и изложено въ Евангеліи такъ просто и доступно для дитяти». Стоя на этой точкъ зрънія, авторъ о самой элементарной практической сторонъ религіозной жизни-о богослужени-не можеть сказать ничего инаго, чъмъ что объяснить его дътямъ «надо для того, чтобы: 1) расположить ихъ къ хожденію въ церковь и 2) научить ихъ стоять въ церкви съ пониманіемъ того, что читается и поется». Но зачъмъ то и другое, объ этомъ не сказано ни слова, -- и взгляды автора на религіозное воспитаніе становятся окончательно ясными. Зато г. Бобровскій даеть объясненіе недостающее у г. Тихомирова. «Кромъ важнаго значенія, говорить онъ, для развитія въ дътяхъ религіозныхъ чувствъ, участіе въ церковномъ богослуженій вызываеть въ нихъ и нравственный интересъ, въ силу котораго посъщение церкви становится для учениковъ желаннымъ; у нихъ образуется мало-по-малу привычка посъщать богослужение, которая имъеть самое благотворное вліяніе на всю послъдующую жизнь». По вотъ вопросъ: какой нравственный интересъ вызываеть въ дътяхъ участіе въ церковномъ богослуженіи? Какое благотворное вліяніе им'єть привычка ходить въ церковь? То, что развиваеть, такъ сказать, саму себя? И когда религіозное чувство разовьется, надо ли еще посъщать богослужение? Впрочемъ, такая неясность у г. Бобровскаго вполив простительна; онъ самъ призпается, что взгляды на религіозное воспитаніе опъ заимствоваль у Диттеса; нельзя только догадаться, какъ ему пришла при этомъ мысль упоминать о Православной Церкви, богослужении и т. д.

Бар. Корфъ даетъ въ «Русской Начальной Школѣ» (гл. V, § 9) очень цѣнныя указанія о технической сторонѣ преподаванія Закона Божія, и всякому сельскому законоучителю полезно познакомиться съ ними. Но ни изъ этого параграфа, ни изъ предыдущаго (§ 8. Нравственно-религіозныя бесѣды учителя съ учениками) не видно ясно, каковъ его взглядъ на положеніе Закона Божія въ ряду другихъ предметовъ. По его плану законоучитель всецѣло занятъ преподаваніемъ Священной Исторіи, преимущественно Новаго Завѣта, а учитель пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы напоминать ученикамъ о нравственныхъ выводахъ, которые можно дѣлать изъ евангельской

исторіи. Но все дъло объясняется статьей бар. Корфа по поводу Поль-Беровскаго школьнаго закона. Здёсь мы читаемъ: «Спеціальный «курсъ нравственности» мы считаемъ крупной педагогической ошибкой, вытекшей изъ стремленія замънить чъмъ-нибудь преподаваніе Закона Божія, основную задачу котораго должно составлять нравственное воспитаніе. Но велика разница между этими двумя курсами для дътей (курсивъ подлинника); съ одной стороны, Законъ Божій въ рукахъ талантливаго человъка, любящаго дътей, представляетъ имъ одну художественную картину прошлаго и настоящаго за другой, передаеть имъ неподражаемыя по простоть, изяществу и занимательности (эта «занимательность» просто нерлъ!) притчи Христовы, посвящаеть ихъ въ прошлое своего и другихъ народовъ, переносить ихъ въ страны, для ребенка преисполненныя чудесами природы, и, приковывая дътей къ своему прочувствованному слову, вліяеть на душу ихъ, причемь правила нравственности вытекають сами собой; съ другой стороны, «курсъ морали», какъ бы талантливо ни вести его, можетъ производить на дътей только то ничтожное, если не снотворное впечативніе, которое выносять юные читатели отъ такъ называемыхъ «нравственно-наставительныхъ» дётскихъ разсказовъ.» Кажется, яснъе не надо. Законъ Божій особенно удобенъ для преподаванія, его уроки особенно могуть заинтересовать дітей, и изъ нихъ они легче всего выведутъ правила правственности. Бар. Корфъ подчеркиваетъ слова «для дътей»; значитъ для взрослыхъ Законъ Божій (употребимъ это выраженіе) не имъетъ никакого преимущества передъ отвлеченнымъ «курсомъ морали». Но и для дътей Законъ Божій имъетъ свое значеніе только, когда его преподаетъ «талантливый человъкъ.» А что, если этотъ «талантливый человъкъ» съумъетъ и въ «курсъ морали» представить одну «художественную картину прошлаго и настоящаго за другой», если передастъ ихъ «просто, изящно и занимательно», если «посвятить при этомъ дътей въ прошлое своего и другихъ народовъ», если перенесетъ ихъ «въ страны, преисполненныя чудесами природы» (что, къ слову сказать, Майнъ-Ридъ и Жюль-Вернъ дълають гораздо лучше чъмъ Евангеліе)? Въдь это все возможно для талантливаго человъка. Тогда пожалуй дъти и изъ «курса морали» выведутъ легко правила нравственности,-и какая же разница будеть и для дотей между Закономъ Божіимъ и курсомъ отвлеченной морали?

Но гораздо последовательные и откровение поступають гг. Рощинь и Николаевскій. Первый, въ «Очерке главивишихь практическихь положеній педагогики, дидактики и методики,» ограничивается темь, что перепечатываеть, безь всякихь добавленій и объясненій, синодальную программу пренодаванія Закона Божія въ народныхъ училищахъ. Второй заключаеть свое «Руководство къ изученію главныхъ положеній педагогики» словами: «Изъ всего сказаннаго... явствуеть, что начальная народная школа можеть действовать на своихъ учениковъ воспитательно: а) внёшней своей обстановкою; б) обученіемъ, какъ со стороны содержанія, такъ и со стороны самыхъ методовъ обученія; в) дисциплиною, разумёя подъ оною совокупность правиль и мёръ къ поддержанію школьныхъ порядковъ, и наконецъ г) самою личностью учителя.» Очевидно, что въ этой системё религіозный элементъ не имёсть мёста.

Всъ приведенныя мнънія различаются больше внъшнимъ образомъ. Въ той или другой связи съ преподаваніемъ Закона Божія или независимо отъ него, школа надъется воспитать своими собственными средствами и въ своихъ стънахъ. Ученики должны, подъ вліяніемъ убъжденій учителя, получить любовь къ Богу и изъ нея выводить правила правственной жизни; либо они должны твердо запомнить какой-нибудь отвлеченный нравственный принципь-Дистервеговскій, Диттесовскій или чей-нибудь еще-и руководиться имъ въ жизни; либо взять, разъ навсегда, примъръ съ учителя. Во всъхъ этихъ случаяхъ процессъ воспитанія завершается въ самой школь. Между ивмецкими писателями есть, правда, которые ищуть поддержки въ приходской жизни; но не они даютъ тонъ и, особенно, не въ пихъ русскіе педагоги видять идеаль. Тё же изъ этихъ послёднихъ, которые какъ-будто ищутъ помощи воспитательному вліянію школы внё ея и обращаются, напр., къ богослуженію, дёлають это перёшительно и непослудовательно.

Все предшествующее изложение уже подготовило взглядъ на эти требования и надежды научныхъ педагоговъ. Я полагаю, что нигдъ усилия ихъ пе имъютъ столь мало шансовъ увънчаться успъхомъ, какъ здъсь, въ этой важнъйшей задачъ школы. Иравственное учение, въ какой бы опо ни было выражено формъ, остается, по этому взгляду, личнымъ мнъниемъ учителя. Мальчикъ слушаетъ, запоминаетъ и въритъ его словамъ; но когда онъ выходитъ изъ школы,

ему много-много 14 лътъ, и быль онъ въ ней (у насъ) 3—4 полугодія. И какъ скоро онъ переступаетъ въ послъдній разъ порогъ училища, онъ перестаетъ слышать эти наставленія, а напротивъ, на каждомъ шагу встръчаетъ прямо противуположное тому, что слышаль въ школъ. Это противуположное можетъ, по меньшей мъръ, требовать столько же въры къ себъ, сколько требовали наставленія учителя. Противъ каждаго положенія этихъ послъднихъ ученіе противуположное найдетъ свое соотвътствующее. Борьба, вообще говоря, слишкомъ неравна, ибо и большинство голосовъ, и продолжительность вліянія, не уже говоря объ остальномъ, не на сторонъ учителя. Многіе удерживаются въ этой борьбъ. Заслуга не школы; это значитъ только, что въ жизни они встрътили условія благопріятствующія сохраненію полученнаго въ школъ воспитанія или, по крайней мъръ, не встрътили враждебныхъ ему. Школа не дала первыхъ и еще менъе предотвратила вторыя.

Не только разъяснить правственныя истины, но и сдёлать все къ ихъ укрёпленію въ данную минуту, даже больше—указать, какъ на обязательный, на принципъ, изъ коего опё вытекають, не зпачитъ еще дать въ руки человъку средство къ сохраненію ихъ на всю жизнь.

Ограничиваюсь этими замъчаніями. Нъть пужды распространяться о томъ, что очевидно. Достаточно было представить ученіе нъмецкихъ педагоговъ о воспитаніи въ его голомъ видъ, безъ разъясненій, наполняющихъ томы, чтобы цъна его стала ясна. Факты недоволь ства народной школой въ Германіи получаютъ теперь полное свое значеніе.

Можно подвести нѣкоторые итоги. Основная мысль нѣмецкой педагогики, являющаяся въ разныхъ видахъ, есть надежда на личныя средства учителя. Но оказывается, что ни развитія онъ не можетъ дать въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ обѣщаетъ, ни свѣдѣній, имѣющихъ цѣну въ жизни, ни воспитанія виѣшняго, ни воспитанія внутренняго. Что же это, полное отрицаніе пѣмецкой педагогики? Да, полное, съ тѣми оговорками, которыя были сдѣланы выше, въ отношеніи задачъ, и, насколько изъ него вытекаетъ, отрицаніе въ отношеніи средствъ.

Нъсколько разъ я высказывалъ мысль, что возраженія, которыя можно сдълать противъ нъмецкой педагогики, очевидны, элементар-

ны. Эта мысль можеть показаться непростительнымъ самомнѣніемъ, ибо, если она вѣрна, то какъ не замѣтили этихъ возраженій нѣмецкіе педагоги? Наоборотъ, они идутъ даже все дальше; писатели начала нынѣшняго столѣтія, Динтеръ, Пальмеръ, Гергенрётеръ, были гораздо умѣреннѣе. И какъ не пришли они въ голову русскимъ поклонникамъ нѣмецкой педагогики? Затрудняюсь отвѣчать на второй вопросъ, но недоумѣніе относительно нѣмецкихъ писателей разрѣшается весьма легко. И въ то же время это разрѣшеніе чрезвычайно важно и для судьбы русской народной школы.

Русскіе писатели полагають, что нъмецкая педагогика есть общечеловъческая. Это заблуждение, и притомъ чрезвычайно пагубное. Нъмецкая педагогика есть именно нъмецкая педагогика, въ томъ смысль, что протестантизмъ есть особенное и истинное выражение германскаго національнаго духа, въ настоящей стадіи его развитія. Можеть быть только Диттесь, который видить идеаль школы въ школъ космополитической, не говорить этого. Всъ остальные нъмецкіе педагоги нисколько не думають скрывать своихъ протестантскихъ взглядовъ, такъ что нельзя достаточно изумляться, какъ русскіе писатели обходять ихъ. Яснве и настойчивве всвхъ, по своему обыкновенію, высказался Дистервегь, между прочимь въ такихъ выраженіяхъ: «Послъдовательный католикъ (читатель, надъюсь, не сомнъвается, что я ни здісь, ни вообще гдів-либо не придаю этому слову ни малъйшаго порицающаго смысла) имъетъ совершенно другой взглядъ на вещи, чъмъ послъдовательный протестантъ. Согласно католическому взгляду на вещи благо жизни, а слъд. и принципъ воспитанія заключается въ подчинении своего существа подъ власть авторитета; въра въ истину и власть другихъ, церкви и т. д. есть главный факторъ при опредъленіи жизни (der Hauptfactor der Lebensbestimmung). Протестанть, напротивь того, стремится къ собственному убъжденію, онь даеть полное право силъ субъективнаго, онъ хочеть слъдовать только тому, въ чемъ онъ убъдится доводами разсудка. — Это различіе должно ръшающимъ образомъ вліять какъ на методу обученія, такъ и на дисциплину и на всѣ дисциплинарные порядки школы; оно вызываеть какъ различіе взгляда, такъ и различіе пріемовъ. Смотръть на ребенка, какъ на существо, которое надо развить и съ которымъ надо обходиться согласно требованіямъ природы; отыскивать въ немъ законъ развитія, коему должно следовать; всесторонне

развивать его способности и силы, преследовать формальныя цели обученія; ничего не позволять зубрить, т. е. учить безъ полной сознательности и пониманія; уб'єждать ребенка въ истин'є внутренними доводами и стараться возбудить въ немъ стремленіе слёдовать этимъ доводамъ и т. д., и т. д.-все это протестантские принципы, все это протестантскій способъ обученія... Только протестантскій принципъ могъ вызвать новые пріемы обученія. Кто презираетъ и опровергаеть ихъ, опровергаеть протестантскій принципъ... Послёдовательный учитель-протестанть приписываеть главное значение обучению, силъ вліянія обученія, а не чему-нибудь, что можеть существовать рядомъ и внъ обученія, не дисциплинь, посколько подъ ней подразумъваются учрежденія и пріемы, независимые отъ обученія и уроковъ.»-Рекомендую эти слова особому влиманію и обсужденію русскихъ ученыхъ педагоговъ. Они взяты изъ статьи Дистервега «Ueber Schuldisciplin und ihr Verhältniss zum Unterricht», которая была помъщена имъ въ Rheinische Blätter, Neue Folge, Bd. XXIX. 1844 и перепечатана въ Diesterweg's Ausgewählte Schriften, herausgegeben von E. Langenberg, Frankf. a. M. II. Bd. 52, 53.

Вся разница именио въ религіозной точкъ зрънія. Протестантизмъ отличается отъ православія и католицизма не догматами своими, а основнымъ своимъ принципомъ, признаніемъ полной личной свободы каждаго отдёльнаго человёка въ вопросахъ вёры, какъ и во всёхъ другихъ. Въ Церкви можетъ происходить внутреннее раскрытіе догматовъ. Путь развитія протестантизма-иной. Онъ стремится къ всеполнъйшему освобожденію личности. Что 100 лътъ тому назадъ казалось свободой, то теперь есть невыносимое рабство; оставаться на точкъ зрънія первоначальнаго лютеранства послъдовательный протестантъ не долженъ, если только согласіе съ Лютеромъ не будетъ у него случайнымъ совпаденіемъ мыслей при самостоятельномъ толкованіи Библіи. Диттесъ только логичнъе другихъ: ни одинь протестантъ не можетъ обижаться на него за то, что онъ желаетъ дополнять Библію Кораномъ и Лао-Тзе. И не только его взгляды, но и самое крайнее свободомысліе есть не что иное, какъ одна изъ формъ развитія протестантской мысли. Лютеранство и невъріе-вътви отъ одного и того же ствола. Въ этомъ смыслѣ нѣмецкая педагогика есть общечеловъческая: ее можеть принять всякій, отторгнувшійся оть Церкви, Лютеръ столько же, сколько и Поль-Беръ.

Итакъ, протестантизмъ на всёхъ ступеняхъ неизбёжно ставитъ принципомъ воспитанія свободное развитіе человёческихъ способностей—и только его. Ничего къ этому онъ прибавить не можетъ, если не захочетъ измёнить самому себё и вернуться къ католицизму или православію. А слёд. и никакой критики этого принципа у нёмецкихъ писателей быть не можетъ; что необходимо принять, то естественно и оправдывать.

Хотя бы на основаніи словъ Дистервега, своего авторитета, русскіе ученые педагоги поняли это! Можетъ быть многое тогда имъ уяснилось бы. Безъ этого они никогда не выберутся на торную дорогу и всегда будутъ или предлагать нѣчто совсѣмъ неподобное, или путаться въ противорѣчіяхъ, какъ г. Тихомировъ, который съ одной стороны слѣпо вѣритъ Нѣмцамъ, а съ другой обязанъ былъ—онъ писалъ для воспитанниковъ Виленской духовной семинаріи — отвести въ своемъ «Курсѣ» мѣсто Закону Божію. Или надо быть вполнѣ откровеннымъ.

Теоретическія соображенія, по коимъ выше были откинуты многія изъ требованій научной педагогики, получають теперь новый смыслъ и новое подтвержденіе. Это было какъ разъ все то, что вытекаетъ изъ протестантскаго принципа. Права и вліянія жизни, хорошія и дурныя, остаются въ полной силѣ, при всякой системѣ воспитанія; живя, человѣкъ развиваетъ свою личность, поскольку это зависитъ отъ человѣческихъ вліяній. Нѣмецкая педагогика, не внося ничего извнѣ, высшаго и рѣшающаго, должна быть признана безсильной прибавить что-нибудь хорошее къ уже данному жизнью (въ дѣлѣ развитія) и противодѣйствовать дурному, изъ жизни же вынесенному (въ дѣлѣ воспитанія). Она думаетъ дѣйствовать, и умственно, и нравственно, тѣмъ, что прибавляетъ кое-что къ уже вліяющему на человѣка въ хорошую сторону. Но эта прибавка, не имѣя отличія отъ вліянія жизни по существу, количественно оказывается, сравнительно съ нимъ, ничтожной до почти полнаго безсилія.

Я говорю про теорію. На практикъ, по спасительной непослъдовательности, масса протестантовъ ищетъ такой же внъшней опоры, какъ и православные и католики. Она считаетъ ученіе, преподаваемое ей пасторами, истинной столь же объективной, какъ и истина церковная для члена Церкви. Разница въ томъ, что Церковь прямо признаетъ авторитетность своихъ истинъ. А протестантскій пасторъ, учащій по

своему личному произволу, по своему личному желанію и убъжденію, присвоиваеть себъ значеніе, ему не принадлежащее; онъ выдаеть за божественную истину то, что есть его личное мнъніе, во всякомъ случаь его личное пониманіе истины.

Отказаться отъ стремленія развивать значило бы для нѣмецкой школы подписать свой смертный приговоръ. Русская счастливѣе; она знаетъ слабую мѣру своихъ силъ въ дѣлѣ сообщенія свѣдѣній и развитія и не приходитъ отъ этого въ отчаяніе. У нея остается другая задача, вызванная тѣмъ, что она дѣйствуетъ среди русскаго народа, который есть народъ православный. Поэтому она должна быть православной, т. е. церковной школой. Забыть это не значитъ просто не воспользоваться кое-какими средствами; принять цѣликомъ нѣмецкую педагогику можно не иначе, какъ измѣнивъ православію и сдѣлавшись протестантомъ. «Кто не со Мной, тотъ противъ Меня,» можетъ повторить въ примѣненіи къ себѣ Православная Церковь.

Итакъ, вотъ существеннъйшая, особая задача русской народной школы. Отказавшись отъ тъхъ неисполнимыхъ объщаній, которыя составляють особую принадлежность нъмецкой педагогики, она тъмъ болъе должна направить свои силы къ тому, чтобы воспользоваться тъмъ, что ей даетъ, и исполнить то, чего отъ нея требуетъ Православная Церковь. Русская народная школа должна сложиться изъ двухъ элементовъ: она должна заимствовать у нъмецкой школы внъшность, практическіе пріемы, и у старинной русской главнъйшее—направленіе, а отчасти и содержаніе.

Но какъ приступить къ разръшенію этой задачи? Слабымъ ли силамъ одного человъка браться за нее? Онъ долженъ быть счастливъ, если ему удастся хотя бы уничтожить нъкоторыя изъ препятствій, стоящихъ на дорогъ къ этому ръшенію. И это не легко. Ничего еще не сдълано въ этомъ направленіи. Уроки нашихъ предковъ мы забыли; исторіи русской школы не существуетъ. Что дълается теперь, все направлено къ мелочамъ, и, странное дъло, никто этимъ не смущается. Надо начертить планъ, собрать матеріалъ и воздвигнуть зданіе русской школы. Всю работу надо начинать съ начала. Трудъ огромный. И однако за него надо взяться.

Прежде всего очевидно, что было бы непослёдовательно и недостаточно ограничиться однимъ усиленіемъ программы Закона Божія и церковно-славянскаго языка, хотя такое усиленіе есть существеннъйшій видимый признакъ церковной школы. Надо взглянуть глубже.

Научная педагогика, вслъдъ за психологіей, разсматриваетъ душу, какъ совокупность силъ и явленій, вызываемыхъ почти физіологическими актами ощущеній и впечатльній. Она думаетъ, что оказываетъ все нужное и возможное вліяніе на душу, обращаясь исключительно къ этимъ актамъ. Церковь, которой должна слушаться русская школа, держится совершенно иного взгляда. По ея ученію, душа вдохнута Богомъ, въ ней образъ и подобіе Божіи. Ясно и теперь, что мало однихъ человъческихъ вліяній на воспитанника, ибо если ими кое-что и достигается по отношенію къ внъшнимъ, элементарнымъ проявленіямъ души, то сущность ея, то, что не подлежитъ изслъдованію, а потому многими и не признается, вполнъ ускользаетъ отъ этихъ вліяній.

Но на этомъ остановиться нельзя. Надо говорить ясно и опредъленно. Исихологія, которая идетъ дальше наружныхъ проявленій душевной дѣятельности, не есть психологія общечеловѣческая. Она различна для христіанъ и не-христіанъ. И это потому, что Крещеніе и Муропомазаніе не обряды, а дѣйственныя таинства. Въ Крещеніи человѣкъ получаетъ прощеніе въ прародительскомъ грѣхѣ и, вмѣстѣ съ нимъ, свободу итти по пути зла или по пути добра. Но только свободу, нбо расположеніе ко злу, пріобрѣтенное людьми вслѣдствіе грѣхопаденія Адама, остается въ душѣ и послѣ Крещенія. Затѣмъ, въ Муропомазаніи человѣкъ получаетъ дары Духа Святаго, которые и даютъ ему силу бороться съ присущимъ ему зломъ (или расположеніемъ ко злу),—и которыхъ, слѣд., человѣкъ не—муропомазанный не имѣетъ. Эти дары обнимаютъ, какъ извѣстно, всю духовную жизнь, и умственную, и нравственную.

Въ первомъ отношении Муропомазание даетъ человъку истиниую мудрость, ту, которая для погибающихъ юродство есть, а для спасаемыхъ сила Божія есть, и безъ коей мудрость человъческая можетъ быть не только ложной, по и гибельной,—и во всякомъ случав недостаточна; только крещенный и муропомазанный можетъ, конечно свободно, достигнуть этой высшей мудрости. Апостолъ говоритъ: «Мудрость мы проповъдуемъ между совершенными, по мудрость не въка сего и не властей въка сего преходящихъ; но проповъдуемъ премудрость Божію, тайную, сокровенную,... которой никто изъ властей въка сего не позналъ... А намъ Богъ открылъ это Духомъ Святымъ, ибо Духъ все проницаетъ, и глубины Божіи.... Такъ и

Божьяго никто не знаеть, кромѣ Духа Божія. Но мы приняли не отъ міра сего, а Духа отъ Бога. Что и возвѣщаемъ, не отъ человѣческой мудрости изученными словами, но изученными отъ Духа Святаго, соображая духовное съ духовнымъ. Душевный человѣкъ не принимаетъ того, что отъ Духа Божія, потому что онъ почитаетъ это безуміемъ, и не можетъ разумѣть, потому что о семъ надобно судить духовно. Но духовный судитъ о всемъ, а о немъ судить никто не можетъ». (I Кор. II, 6—8. 10—15.)

Стоя на этой точкъ зрънія, школа нисколько не унижаетъ практическихъ знаній и по мірь силь, какь о томь было сказано выше, стремится сообщить ихъ своимъ воспитанникамъ. Но она еще больше стремится—ибо имъетъ къ тому преимущественныя средства, а слъд. и обязанности—ввести ихъ въ область высшаго знанія. Въ такомъ направленіи и должно совершаться преподаваніе Закона Божія. Необходимо отбросить взглядъ на Священную Исторію, какъ на собраніе только назидательныхъ разсказовъ. Это ея достоинство неотъемлемо и неоспоримо. Но истинное назначение Св. Исторіи состоить въ томъ, чтобы дать ученикамъ тѣ фактическія данныя, которыя необходимы для усвоенія догматическаго и нравственнаго христіанскаго ученія. Дёло методики-расположить курсь Закона Божія такъ, чтобы догматическое ученіе представлялось законченнымъ. И я лично думаю, что наиболье употребительный нынь способъ изученія модитвъ и догматовъ въ связи съ исторіей неудобенъ, ибо въ этомъ случат догматы являются какъ бы второстепенными, случайными прибавками при главномъ, исторіи, между тъмъ какъ отношеніе между этими двумя частями учебнаго предмета Закона Божія какъ разъ обратное; исторія есть фундаменть, на коемъ возводится самостоятельное и наиболъе важное зданіе догматическаго ученія.

Противъ такого взгляда научная педагогика представитъ то возраженіе, что христіанскіе догматы, какъ законченная система, недоступны уму ребенка. Но многіе изъ нихъ, напр. догматъ Троичности, Воплощенія, недоступны, во всей полнотѣ, и никакому человѣскому уму. Человѣкъ можетъ знать ихъ, но проникаетъ въ глубину ихъ содержанія онъ не сразу, а по мѣрѣ своего усовершенствованія въ христіанской жизни, по мѣрѣ того, какъ онъ все болѣе, свободнѣе и полнѣе отдаетъ себѣ воздѣйствію даровъ Святаго Духа, полученныхъ при Муропомазаніи. Лишь путемъ христіанскаго усовершен-

ствованія человѣкъ достигаетъ того, что его вѣра переходитъ въ знаніе, и его знаніе получаетъ свое подкрѣпленіе въ вѣрѣ. Здѣсь—коренное, пепримиримое различіе между научной и православной педагогикой. Первая обращаетъ вниманіе преимущественно на умственное развитіе; вторая, считая вѣнцомъ человѣческаго знанія христіанскую мудрость, неотдѣлимую отъ христіанской жизни, приписываетъ главное значеніе нравственному воспитанію. Та же разница и между частными задачами нѣмецкой и русской народныхъ школъ; первая есть заведеніе преимущественно учебное, вторая должна быть заведеніемъ преимущественно воспитательнымъ.

Нътъ нужды объяснять, что нравственныя наставленія, разъясненіе понятій о добрѣ и грѣхѣ, но понятно не иначе какъ въ строгохристіанскомъ смысль, какъ заповъдей Божіихъ, что это разъясненіе имъетъ полное мъсто и въ православной школъ. Церковь не только не отвергаетъ такого ученія, по строго его требуетъ. Но вмъстъ съ тъмъ она имъ не ограничивается; она дълаетъ къ нему добавленія. И насколько это церковное учение о правственномъ воспитании психологичиве научнаго, психологическаго по его собственному мивнію! Церковь знасть силу зла въ міръ и потому говорить, что надо дать человъку руководство на всю жизнь, отъ рожденія до могилы. Научиая педагогика утверждаеть, что стоить вести правильно воспитаніе (для крестьянъ очевидно только въ школьные годы) и человъкъ уже окончательно готовъ. Церковь, напротивъ, начинаетъ свое воспитаніе съ рожденія, въ таинствахъ Крещенія и Муропомазанія. Затемь она даеть человеку кроме этихъ средствъ нравственнаго возрожденія при вступленіи въ члены Церкви еще столь же таинственныя и благодатныя средства постояннаго укрупленія въ нравственной жизни, таинства Покаянія и Причащенія. Наконецъ, кромъ этихъ высшихъ, чрезвычайныхъ средствъ, Церковь установила еще церковную жизнь, которая опять-таки имъетъ своей цълью быть постоянной помощью въ жизни слабому, подверженному безчисленнымъ опасностямъ человъку. Все въ церковной жизни направлено къ этой цъли, —и годовой кругъ общественнаго богослуженія, и службы на разные случаи, и посты, и т. д.; все это должно подкръплять волю человъка, напоминать ему о нравственныхъ требованіяхъ, представлять ему примъры, достойные подражанія, повторять высокія истины христіанства. Здёсь не м'єсто распространяться о томъ, что

церковная жизнь, кромъ воспитательнаго значенія, имъетъ и другое, такъ сказать жизненное, — что постъ не только напоминаетъ о необходимости отвергаться отъ заботъ о плоти, по есть дъйствительно такое отверженіе, что присутствіе при литургіи не есть только слушаніе службы, но и участіе въ принесеніи Безкровной Жертвы, и т. д.

Церковь ставить извъстныя цъли человъческой жизни и говорить, что для достиженія ихъ необходимо употреблять такія-то и такія-то средства. Слъд., нельзя, оставаясь православнымъ, отдъляться отъ церковной жизни. Это правило на всю жизнь.

И очевидно, что только Церковь можеть быть такимъ несокрушимымъ маякомъ, освъщающимъ всю жизнь человъческую. Только она стоитъ выше человъчества, а слъд. не колеблется отъ нападокъ людей и не ограничивается временемъ и мъстомъ. Гдъ бы ни былъ человъкъ, единение съ Церковью, а слъд. и воспитательное вліяніе Церкви, не разрушается. Во всякомъ положеніи человъка молитва остается его собственностью; а пельзя забывать, что если съ одной стороны молитва есть обращение человъка къ Богу, то съ другой стороны, та же молитва, созданная Церковью, содержить и отвъты Бога на вопросы и недоумънія человъка. Это крайній случай, и въ такомъ положеніи бывають сравнительно немногіе. Всъ почти имъють возможность присутствовать при общественномъ богослужении, читать духовныя книги. И то и другое выше, чъмъ обыкновенное слушаніе и обыкновенное чтеніе. Какъ въ богослуженін, такъ и при духовномъ чтеніи челов'єкъ, им'єющій уши, чтобы слышать, винмаєть глаголамь Божінть прямо и непосредственно, насколько нозволяють его слабыя силы. Но стократь блажень тоть, кто живеть полной приходской жизнью, кто хотя иногда можеть спѣшить съ своими радостями, недоразумъніями п печалями въ тотъ же храмъ, въ коемъ возродился для христіанской жизни, и близъ коего, можетъ быть, успокоится и послъ смерти.

Безразсудно, если человъкъ самъ для себя отказывается отъ помощи церковной жизпи; но не имъетъ названія то преступленіе, если онъ лишаетъ ея порученнаго ему воспитанника.

Итакъ, русская народная школа, какъ школа православная, должна ввести своихъ учениковъ въ церковную жизнь. Въ учебномъ отношении она должна, поэтому, насколько возможно, объяснить имъ церковныя постановленія, раскрыть ихъ смыслъ, чтобы ученики въ

дальнъйшей своей жизни знали, что заключается въ этихъ постановленіяхъ, какую пользу должно изъ нихъ извлекать.—Какъ это сдълать,—это опять вопросъ методики. Здъсь возможны разноръчія, споры, улучшенія, хотя основной принципъ православнаго воспитанія, какъ вытекающій изъ положеній, данныхъ свыше, не подверженъ колебаніямъ,—въ противуположность научнымъ принципамъ, не имъющимъ ни устойчивости, ни обязательности, ибо они суть измышленія отдъльныхъ лицъ.

Въ методическія подробности я не вдаюсь, но считаю, однако, необходимымъ сдълать два-три частныхъ замъчанія. Нъкоторые желають, чтобы изученіе молитвь шло въ томь же порядкь, какь онь помъщаются въ богослужебныхъ книгахъ, ибо онъ де установленъ Церковью, а потому есть лучшій. Но онъ установленъ въ совершенно другихъ цъляхъ. Нисколько не нарушая уваженія къ церковнымъ постановленіямъ, должно изм'єнить его въ томъ направленіи, чтобы сдълать его болъе удобнымъ для дътей. Сюда же относится вопросъ о первоначальномъ чтеніи. Говорятъ, что басни и сказки унижають достоинство школы, что надо начинать чтеніе прямо съ Исалтири и Часослова. Такое мижніе показываеть отсутствіе практической опытности. Надо помнить, съ къмъ имъешь въ школъ дъло. Засадить ученика прямо за Псалтирь значить заставить его побъждать четыре трудности заразъ: трудность механического чтенія, трудность пониманія читаемаго вообще, трудность пониманія чужаго языка и трудность пониманія книги, не расчитанной для дітскаго возраста. Шансы на успъхъ имъютъ во всякомъ случат лишь отдъльные, наиболъе даровитые ученики. Начиная же съ легкихъ разсказовъ, школа доводить учениковь до того же, но доводить скорте и быстрее, ибо соразмъряется съ ихъ силами, доводитъ всъхъ, несмотря на различіе способностей. Притомъ, лишь начиная съ легкаго русскаго чтенія, можно исполнить все то, что требуется для достиженія собственно русской грамотности. Уважение же къ Церкви и школъ отъ этого не уменьшится, ибо во-первыхъ дъти всегда дъти, а во-вторыхъ развъ и самые строгіе церковники не знають ничего, кромѣ церковнаго? Но зато въ старшемъ отдъленіи русское чтеніе должно быть сведено на минимумъ; по-русски старшіе ученики должны читать только насколько это необходимо въ видахъ изученія грамматики. И наоборотъ, славянскому чтенію, т. е. изученію богослужебныхъ книгъ въ старшемъ отдъленіи должно быть отведено самое широкое мъсто. Опыть показываєть, что такимь образомь, начиная съ русскаго чтенія и постепенно вводя и расширяя славянское, школа можеть въ 3 зимы правильныхь и усердныхь занятій довести учениковь до того, что они читають по-славянски (Псалтирь по покойникамь, кафизмы, часы и т. д.) и понимають съ голоса Четьи-Минеи въ подлинникъ. Вмъстъ съ тъмъ они узнають хорошо объдню и въ главныхъ чертахъ другія службы. Этого достаточно; полнаго знакомства съ богослужебнымъ кругомъ ученики въ школъ получить не могутъ; но если они научились обращаться съ богослужебными книгами, начали понимать славянскій языкъ и получили интересъ къ церкви, то въ жизни они будутъ постоянно усовершенствоваться въ познаніи церковной жизни.

Этимъ достигается вторая, существеннъйшая цъль грамотности (первою, какъ читатель поминтъ, было сообщеніе практическихъ навыковъ). Ученикъ, окончившій школу, получаетъ возможность жить полною, сознательною, дъятельною церковною жизнью и совершенствоваться въ ней.

Но это не все. Церковная жизнь не есть что-то такое, что можетъ пригодиться только въ случав нужды. Она беретъ человвка съ самаго рожденія и не покидаеть его ни на минуту. Связь школы съ Церковью, поэтому, не есть связь, такъ сказать, только учебная; это связь органическая, жизненная. Школа не готовить своихъ питомцевъ къ жизни въ Церкви средствами, лежащими внъ этой жизни, а сама живеть въ Церкви. Держась того взгляда Православной Церкви на душу, который изложенъ выше, православиая школа должна помнить, что церковная жизнь есть необходимое, существенное условіе ея собственныхъ успъховъ. Поясню примъромъ. Каждый школьный день, по общепринятому обычаю, начинается молитвой. Учителя часто говорять при этомъ: мы этимъ пріучаемъ дѣтей начинать молитвой каждое діло. Это невірно. Ніть, православный учитель сейчась, сію минуту начинаєть молитвой предстоящіе уроки; онъ участвуєть въ общей молитев не наружно, а внутренно; онъ заботится, молясь съ учениками, не о будущихъ пріемахъ ихъ въ жизни, а о тъхъ урокахъ диктанта и чистописанія, которые начнутся, какъ только пробыотъ школьные часы. Въ школахъ, правильно пастроенныхъ, ученики понимають это и молятся передъ каждымъ урокомъ, который почему-либо кажется имъ особенно нуждающимся въ помощи Божьей.

Опредълить обязанности школы въ этомъ отношении можно коротко: учитель и ученики исполняютъ все, чего требуютъ Церковь, постятся, присутствуютъ при богослужении, по мъръ силъ участвуютъ въ немъ какъ чтеніемъ, такъ особенно пъніемъ, во всъхъ важныхъ школьныхъ происшествіяхъ прибъгаютъ къ Церкви и т. д. и т. д. Очень удобно также читать, въ свободное время, со старшими учениками, житія дневныхъ святыхъ; это чтеніе вообще любимо крестьянами, но оно получаетъ особое значеніе, если принять во вниманіе, что Церковь состоитъ не только изъ живыхъ, но и изъ умершихъ, святыхъ.

Вообще, я не вхожу въ подробности. Всякій учитель, согласный съ изложенными взглядами, легко найдетъ средства укръпить и оживить связь школы съ Церковью. Не могу только не разсказать одного случая. Объбзжая разъ школы нашей мъстности, которыя всъ съ общежитіями, я прівхаль въ одиу довольно поздно, чтобы заночевать въ ней. Ребята спали, комната учителя была пуста и темна. Я прошель въ классъ и увидалъ тамъ такую сцену: передъ образомъ горить дампада; учитель, молодой крестьянинь, стоить на кольняхь и читаетъ по молитвеннику вечернія модитвы; сзади, на кольняхъ же молятся нъсколько старшихъ учениковъ. Оказалось, что учитель имъетъ обыкновеніе уходить вечеромъ въ классъ и тамъ, наединъ отъ своего помощника и сожителя, молиться. Нъкоторые изъ учениковъ какъ-то подсмотръли это и иногда пробираются потихоньку въ классъ, чтобы принять участіе въ этой молитвъ. Обязательныя для всъхъ молитвы происходять въ этой школъ нъсколько разъ въ день и въ большомъ числъ.

Почти излишне добавлять, что русская народная школа можеть существовать только подъ руководствомь учителя, искренно върующаго и преданнаго Православной Церкви. Какъ странно было бы видъть священника невърующаго и нежелающаго исполнять церковныя постановленія, такъ точно странно должно было бы быть видъть такого учителя. Умънье—существенное качество учителя; строгое православіе столь же существенное его качество. Никто не приглашаетъ учителя, въ умъньт коего не увъренъ; никто не долженъ былъ бы приглашать въ народную школу учителя, въ искреннемъ православіи коего онъ имъетъ поводъ сомнъваться. Это такъ очевидно, а между тъмъ такой взглядъ, увы! далеко не обще-распространенъ. Но пока онъ не получитъ правъ гражданства, дотолъ нельзя будетъ говорить,

что открытыя въ разныхъ селахъ и деревняхъ Россіи училища суть русскія народныя школы.

И, можеть быть, въра учителя имъеть не одно только это значеніе. Можеть быть она необходима для успѣшности воспитанія по самому существу. Крещеніе совершается по въръ родителей и воспріемниковъ. Нельзя подъ этимъ подразумъвать временнаго настроенія въ моментъ совершенія таинства; надо, очевидно, думать здёсь о настроеніи всей жизни. Но въ наше время, при усложненіи житейскихъ условій, при неизбъжномъ перенесеніи хотя части воспитательнаго вліянія съ родителей и воспріемниковъ на учителей, не пріобрътаетъ ли въра послъднихъ того же значенія, которое прежде имъла лишь въра первыхъ? Церковь не даетъ точнаго отвъта на этотъ вопросъ, но не въроподобно ли такое предположение? И не говоритъ ли впутренній голось каждаго върующаго и сознающаго слабость своихъ силь учителя, что ему помогаетъ какая-то невъдомая сила, что духовные успъхи его воспитанниковъ часто превосходять мъру того, что онъ можетъ имъ дать? Еще разъ: эта мысль лишь въроятное предположеніе. Чтобы стать достовърнымъ мнъніемъ, она требуетъ голоса болье авторитетного, можеть быть голоса всей Церкви. Но почему не высказать ее? Почему, особенно, не обратить на нее вниманія учителей, въ дъятельности коихъ не можетъ быть предъловъ постоянной осторожности, постояннаго наблюденія за собой, постоянцаго памятованія о важности и тяжести взятыхъ на себя обязанностей.

Повторяю: я не бралъ на себя задачи представить плапъ русской пародной школы во всёхъ подробностяхъ. Но обязанность каждаго, кому дорога жизнь русскаго народа, по мёрё силъ способствовать разъясненію общихъ очертаній этого плана (ибо и эта работа еще едва начата) и, еще болёе, способствовать уничтоженію множества помёхъ, препятствующихъ созданію русской школы. Всякая добросовёстная и искренняя попытка въ этомъ направленіи дорога, ибо дёло предстоитъ не малое: надо дать Россіи родную школу, свободную отъ недостатковъ, коими страдаетъ школа настоящая, и полную достоинствъ, коихъ она имёть не можетъ.

Но уже слышится насмѣшливое возраженіе. Какъ, этой школы еще нѣтъ, а ея защитники уже обѣщаютъ показать міру примѣръ воспитанія, болѣе совершеннаго, чѣмъ до какого додумались всѣ передовые умы педагогики?! Какъ опровергнуть это возраженіе? Оно опро-

вергнуто, уже давно, еще св. Григоріемъ Богословомъ. «Христіанскіе обычаи и законы, сказалъ онъ, однимъ только христіанамъ (тогда это значило: православнымъ) и свойственны, такъ что никому другому, кто только захотѣлъ бы подражать намъ, невозможно перенять ихъ, и это оттого, что они утверждены не человѣческими соображеніями, по силою Божіею и долговременнымъ постоянствомъ». Но къ чему это опроверженіе? Тѣхъ, для кого самый авторитетъ Григорія Богослова есть вопросъ, его слова не убѣдятъ, а тѣмъ, кто признаетъ этотъ авторитетъ, они не скажутъ ничего новаго. Не будемъ вступать въ пререканія. Намъ, православнымъ учителямъ и руководителямъ школъ, важиѣе помнить и обдумывать другія слова, которыя гласятъ: «Всякому, ему же дапо будетъ мпого, много взыщется отъ него; и ему же предано множайше, множайше просять отъ него».

| Poc. Hotophy. Hayad. B-ka |
|---------------------------|
| <b>N</b>                  |
| "                         |





цъна 50 коп

## Того же автора:

Русская исторія для начальныхъ школъ. Изд. 2-е. М. 1886 г. Ц.  $20~{\rm кол}$ .

Складъ обоихъ изданій въ учебномъ магазинъ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» Е. Н. Тихомировой. Москва, Кузнецкій Мостъ.

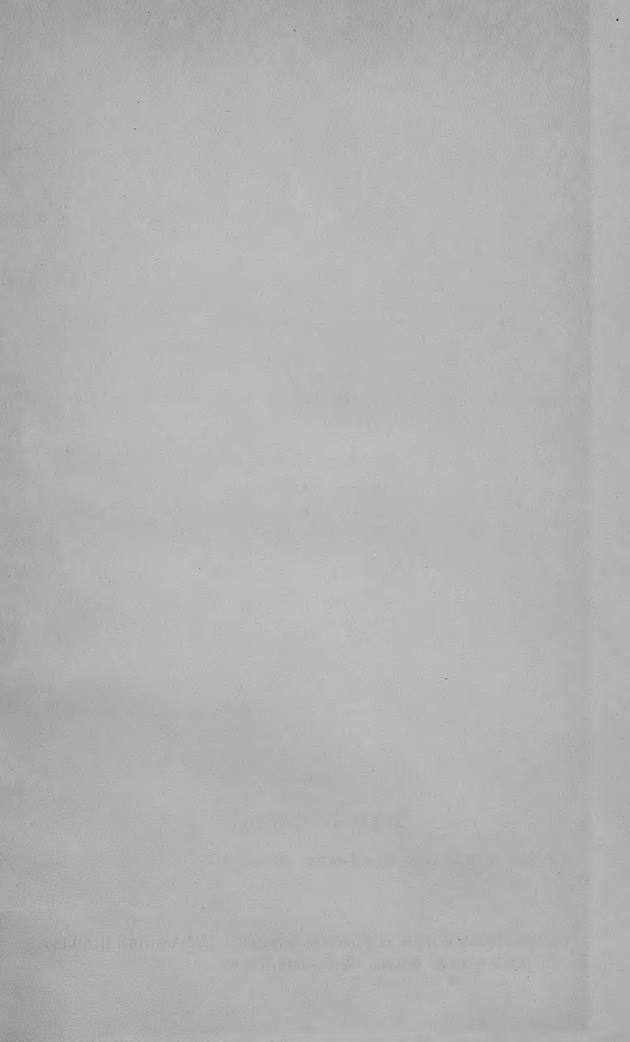





